F121-1356

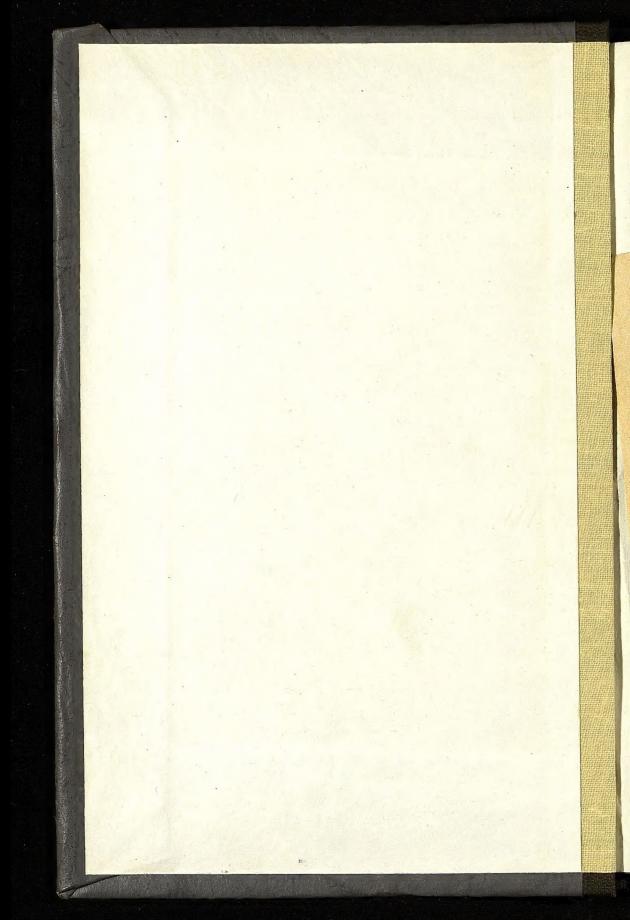



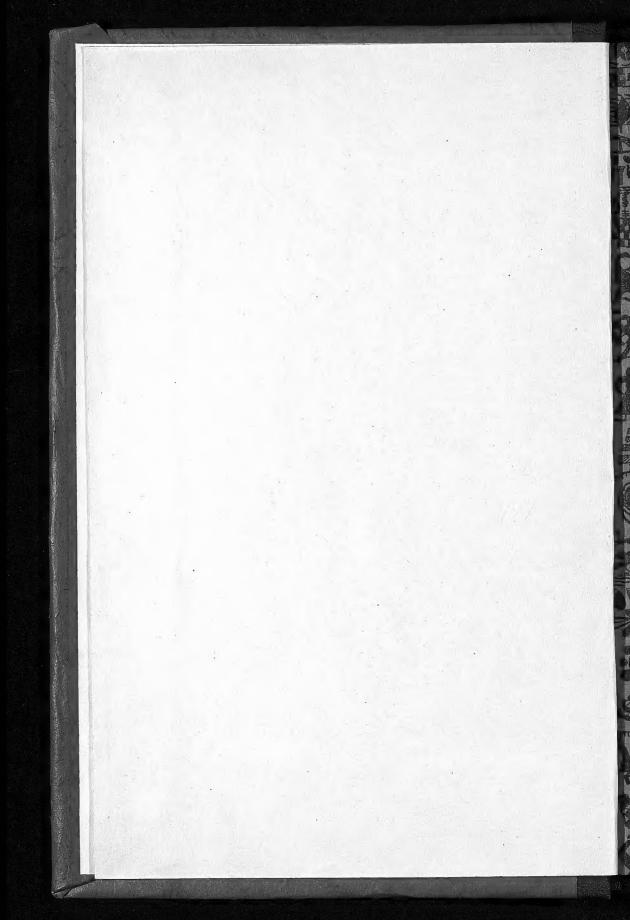





121 1356

с. фЕДОРЧЕНКО.

## НАРОДЪ НА ВОЙНЪ

фРОНТОВЫЯ ЗАПИСИ.



— Кіевъ — Изданіе Издательскаго Подотдѣла Комитета ЮгонЗап. Фронта Всерос. Земскаго Союза.

## Обложка и виньетки РАБОТЫ Е. И. ПРИБЫЛЬСКОЙ.

Госуд. публичная

изторическая
библистека РСФЭР

1978г. VV

КІЕВЪ,

Тип. Всероссійскаго Земскаго Союза Ком. Юго-Зап. Фр. зак. № 2820. 1917.

## Отъ автора.

Матеріалы для этой книги собраны мною на фронть въ 15 и 16 годахъ. Была я все время среди солдатъ, записывала просто, не стъсняясь, часто за работой, и во всякую свободную минуту.

Въ большинствъ это бесъды солдатъ между собой. Можно было иногда записывать и при нихъ такъ какъ солдаты привыкли видъть, что сестра всегда что-нибудь пишетъ (то температуру, то назначеніе, то "на выписку", то письма) и, не обращая на это никакого вниманія, разговариваютъ.

Лично мнт интереснаго говорилось меньше, особенно молодыми солдатами. Они все старались подъ мой уровень подладиться, все думали, что "простое мнт не понять будеть", а когда начинали говорить на подходящемъ, по ихъ мнтнію, языкт, было скучно, и записывать не стоило. Пожилые солдаты, тт чаще разсказывали мнт, даже диктовали иногда. Такъ я записала нткоторыя птсни про войну, сказки, заговоры, преданія: они не вст вошли въ эту книгу.

Все записанное слышала я отъ великороссовъ не потому, что другихъ я не встръчала, или другіе были не интересны, а потому, что я родилась и росла въ великой Россіи, и этотъ говоръ мнъ легко и слышать, и помнить, и записывать.

Теперь когда мы теряемъ представленіе о народю своемъ, и все кажется такимъ неожиданнымъ и безпричиннымъ, я думаю, что именно теперь эта книга должна появиться...

Софья Федорченко.

Р. S. Матеріалъ, собранный въ этой книгъ, можно было-бы, что называется—"систематизировать", расположивъ въ извъстномъ порядкъ (картины сраженія, бытъ войны, домашній бытъ, политика, любовь, религія, и т. п.), но это скучно, и я этого не дълаю. Но нъкоторая внутренняя связь въ книгъ—отъ начала до конца соблюдена.

resident and the state of the s

the endown of the west was

С. Ф.

— Ничего удивительнаго нѣтъ, что ты только простой народъ слушать любишь. Мы тебѣ, что земля чужая,—все новое. А вашъбратъ, барствомъ да науками душу то себѣ грѣлъ-грѣлъ, да и прожегъ насквозь,—зола осталась...

\* \*

— Что хорошаго ты видишь здѣсь?... Оно правда, что замужняя, да чего на войну-то пошла?... Развѣ не жаль тебѣ глазъ да ушей?...



Склони сердце свое къ горечи, Нечего сердцу горы мъряти, Нечего сердцу солнцу върити. Полемъ, доломъ иди, кровью-потомъ гляди... По хотвнію Вильгельмову, По велѣнію Антихристову Понапущено войны кругомъ земли... На корню хлъба война повывла, На корню людей война повыбила... Да споконъ въковъ, такой не было, Грома тяжче война, острви молоньи Гнъва Божьяго, война не милостивъе... Черезъ тяжкій грѣхъ французъ мается: Черезъ свять ходиль, людь чесной губиль. Англичанинъ-воды мутилъ, Всѣ моря смутилъ, себя попустилъ... А нашъ то мужикъ-землю оралъ; Землю оралъ-Богу маливался; Своимъ потомъ землю сдабривалъ, На томъ поту хлѣба спрашивалъ: Уродись ты хлъбъ, сыты по весну Прокормлю семью, всю я родину... А чужого русскому не надобно, За чужой за гръхъ война зашлась, А мужикъ горбомъ отдувается...



Намецкій царь до насъ рать свою спосылать задумаль Собраль стараго да малаго, глупаго да бывалаго, хилаго да здраваго, робкаго да браваго:—"Идите люди намецкіе на Русь великую, воюйте люди намецкіе вы вемлю русскую, испейте люди намецкіе вы кровь горячую, умойтесь люди намецкіе—слезами бабьими, кормитесь люди намецкіе—хлабами трудными, оданьтесь люди намецкіе—махами теплыми, согрантесь люди намецкіе—лабами темными".

- Я ему руки держу, и грудью навалился, и ногами ноги его загребъ. И такъ мнѣ несподручно, такъ времени мало, дышать неколи, и одна дума,— жаль до смерти, что рукъ то у меня двѣ только. По старому слажены, а на нѣмца той старины не хватитъ...
- А то еще въ 13-омъ, на Фоминой, пришелъкъ намъ дъдъ изъ Питера. По многимъ мъстамъ ходилъ хожалымъ, бывалый мужикъ. Тотъ за върное принесъ что затъваютъ наши министры войну съ нъмцемъ, и что нужно де, ту войну провоеваться,—что-бы понялъ народъ, какой онъ ни до чего не годный, и никакихъ себъ глупостей не просилъ-бы... Такъ оно и вышло. При всей при Европъ, на голой на ...

<sup>—</sup> Ахъ, какъ выскочилъ я, направо Алешка, налѣво Петренко. Кричимъ, бѣжимъ, упали.. Зарываюсь, такъ быстренько стараюсь, стараюсь, а кругомъ пуля

визжитъ... Вскочили, бъжимъ, Алешка бъжитъ, а Петренки нъту... Думаю, какъ его убили, такъ и меня убьютъ, какъ его убили, такъ и меня убьютъ... И чего это такая думка пришла, не знаю, а все думаю одно это... Добъжалъ, и сильно работалъ штыкомъ, лицъ просто не видълъ... Невредимъ вернулся... Глотка до того охрипла, три дни хрипълъ, съ крику сорвалъ. Въ глазахъ туманъ бълый, только скрозь него все и видълось то-же дня три... А Петренку убили...

- Подсолнухъ передъ войной все отъ солнца ворочался. Не глядитъ на солнце, да и все... Не одно такое чудо войну предвъщало. У насъ псина здоровая ушла, пропадомъ пропала, а какъ пришла—щенятъ принесла. Всъ кутята, какъ кутята, а одинъ—чисто заяцъ. Весь какъ есть...
- Что поднялось!—ровно судъ страшный...Нельзя не покориться, а и покориться;—душа не терпитъ... Нъту разсудку ни краюшка... Теперь помнится, а то, громъ тяжкій, снаряды ревмя ревутъ, рвутся у насъ, раненые вопятъ... И цълые-то волчьимъ воемъ воютъ, отъ смертнаго страху... Нъту того страха страшнъе... Куда идти?... Не идешь, въ кучу сбились... Молоденькіе крикомъ вопятъ, по звърьи... Взялъ онъ револьверъ да ко мнъ: "вылъзай"... Я назадъ напираю, земляковъ куча... Я карабкаться, а онъ въ меня выстрълилъ чего-то... Не попалъ, только всъ шарахнулись и въ атаку полъзли:

<sup>—</sup> А нашъ ротный, какъ забегъ, за кустъ сѣлъ... а такъ браво кричитъ— "за мной. братцы!" А куда за имъ, коли у него отъ команды... И что это, видно Господь-то не за войну. Вотъ въдь и храберъ, и радъ-бы, а какъ въ атаку идти, такъ въ кусты ...

— Сорвался я съ пригорбка, сажени двѣ пролетѣлъ, и мѣшкомъ о земь. Свѣту не взвидѣлъ, кость во мнѣ покрошилась, и наружу полѣзла. Рветъ мясо живое, ровно я на зубы попалъ. И кровь то не льется а таково тихо проступаетъ, огнемъ да мукою путь свой торитъ...

a

4

0

0

Ь

e

ь :: Я

e

Ι:

I,

- Смотрю изба, оттуда шумъ. Земляки австрійцевъ палить пристроились, а тѣ, злыдни нечистые, бабу горемычную, да ребятокъ ейныхъ двое въ окно кажутъ. Не стерпъло сердце, подскочилъ бабу съ младенчикомъ въ окно выдралъ, за другимъ сталъ рукою шарить, а они мнъ за шкуру и залили, разрывную. Ужъ безъ меня сожгли то ихъ, обезпамятълъ. Жалко до смерти...
- Эхъ, дочего плохо было. Какъ первая повозка дошла, слъзъ Семенъ Иванычъ, бабъ говоритъ: "собирайся, дътей собирай и вещи что понужнъе, выселяютъ васъ".. Баба о земь, голоситъ, сапоги цълуетъ. Народъ собрался, услышали, по селу, словно громъ плачъ такой. Сразу всъ говорятъ и плачутъ всъ. Кто головой бъется, кто волосы рветъ, а старуха одна телку вывела, за шею обняла, голосомъ воетъ, и собаки съ ей тоже душу рвутъ... Ну, стали потомъ силомъ сажать,—не уговорить. Такъ босые всъ, а дождь да грязь, и холодно.. До чего плохо было, самое трудное..
- Легли мы, ровно на пружинахъ. Слава Господу лежа то было. А какъ встали, затянуло въ трясину двоихъ. Самъ слышалъ, какъ Иванова кобылка на той трясинъ губиласъ. Стонетъ, ровно мычитъ тихонько, и слыхать было, какъ кости съ натуги хрустъли, не вызволилисъ...
- Обмокъ, стяжелѣлъ, паромъ прошелъ, ровно туча сталъ. А какъ ночь пришла, морозецъ махонькій прикватилъ, ногъ я и лишился. Нѣту подо мною ногъ,

гудуть, а служить не служать. Разулся, глянуль, а они ровно радуга. Обмерзли, калъка я теперь...

- Просить? чего ужъ! Толку нътъ просить, не пойметь, знаю... Бить—жалко до смерти, терпъть—силы не стало. Вотъ и ушелъ на войну. Да кабы сразу, а то, въ городъ вышелъ,—она за мной на другой день. Плачеть, въ ногахъ лежить, клятвенно зарекается.. Ну я въры не даю, мучался сколько. Все перетерпълъ... Здъсь легче...
- А слышимъ, стонутъ, просятся чего-то, Грязовецкіе, спрашиваютъ. Мы говорить-то не можемъ, не велено, и ничего понять не можемъ. А лъсъ кругомъ, не видно.. Тутъ мъсяцъ повыкатился, анъ это калъкираненые, кругомъ ползутъ и пособить просятъ.. На коня не возьмешь...
- Съ носилками, смотрю, нашъ Александръ Иванычь. Вотъ это такой человъкъ былъ, что мы на него, какъ на Бога надъялись. Это онъ, чтобы меня разыскать, пришелъ. Ногу мою какъ подвязывали, онъ ее за пятку держалъ. А потомъ кричитъ: "Мойша, ты здъсь"?..—"Здъсь" отвъчаетъ..—"Вотъ" говоритъ, "видипь, за тобой нарочно пришелъ, что-бы ты не подумалъ, что тебя бросили. Ты не горюй очень-то".. Это ему что русскій, что жидъ, все едино. Жида жалъть и насъ училъ.. И такого-то офицера просто мы-же и продали.. Не осилили отбить.. А звалъ какъ насъ... Я то ужъ второй разъ раненый, ни одной ноги тогда цълой не было, а ползкомъ не поспълъ.. Увели ужъ его...

<sup>—</sup> Что это война, на радость-ли намъ... Върно что одно сказать справедливо, намъ на дому хуже жилось...

ъсть нечего, **и** одна работа тяжелая. Самое худое, не о себъ одномъ забота, семейный я...

- Господи, вотъ я теперь до чего чувствую, какъ военное свое дѣло справляю. Наведешь, дума такая, вотъ-бы побольше надѣлать для русскихъ хорошаго.. Десятки-бы перебилъ..
- А на войну шаферомъ взяли. До машины съизмальства былъ доходчивъ, а въ Бельгіи, до автомобилей, во какъ навострился.. Какъ подвезъ своего до нѣмца, а съ боку кавалеры въ каскахъ, да на нихъ, да рубить.. А Григорій, ей Богу не вру, который раненый, втащилъ рукою за воротъ, да подъ ноги себѣ шваркъ, да топтать, да топтать, пока не подохъ.. А подохъ, ужъ какъ къ себѣ вернулся со своимъ-то.. Я его сустрѣвши, спрашиваю, какъ разсказалъ, "чтожъты демократъ, а с... с.. выходишь, а не демократъ.. Развѣ-жъ тебѣ то въ Бельгіи говорили, что нѣмецъ не человѣкъ, что ты его хуже крысы замучилъ?". Такъ драться полѣзъ со стыда...
- А тутъ сразу насъ подъ ихніе пулеметы угораздило. Совсѣмъ не похоже, какъ я-то боялся.. Страху нѣтъ, отчаянности столько, просто до грѣха.. Какъ вышелъ, такъ-бы скрозь землю провалился.. И туды голову и сюды голову, хоть въ ... засунь голову, а не уйти.. Какъ лежишь до атаки-то, такъ все дудумаешь, какъ-бы убътти.. А вышелъ, орать до того нужно, кишки сорвешь... Ну ужъ тутъ пусть нѣмецъ не подвертывается.. Семь смертей ему надѣлаю, а взять не позволю.. Вотъ тебъ и убътъ.. Все другое..
- Прилегъ, припалъ вечеръ темный, на ту пору и дума стала другая, не радостная. Что одинъ на бъломъ свътъ, и хоть здоровъ-великъ, а безъ заступника, ровно камень придорожный, кто идетъ—ногой толкнетъ.

А заря утреня, солнечный восходъ,—ина дума. Живи только, радуйся человъче, что души не лишенъ. Самому житью радуйся. Пущай война, аль не война,—за плечьми ангелъ хранитель душу бережетъ. А ты тълу радуйся, да жизнь всякую возлюби..

H

Д

C

- Я хоть и обязанъ быль по долгу службы ждать, однако не смогъ я. Свечервло, быстро въ твхъ мвстахъ темень проходить... Не боялся я до дёхъ поръ, а тутъ чего это Василій въ голову лізеть. Лицо его все у меня въ глазахъ, особенно какъ зажмурюсь.. Просто силъ моихъ не стало. Ружье-то тяжелое, а знаю, онъ за кустомъ лежитъ. И ужъ не встать-же мертвому, а все я будто его на рукъ чувствую.. Надумаю такое, что ни вправо, ни влѣво не гляжу, боюсь... Вотъ тебъ и на посту... Не знаю, долго-ли я такъ протомился, будто жизнь моя прошла.. А тутъ ясно слышу, изъ васильева куста ползетъ.. Господи, я какъ гаркну, "кто такой"?.. А тотъ на меня какъ кинется сзаду-ну нъту тъхъ словъ, какого я страху нажилъ.. Мнъ все равно, подтопталъ меня, мнъ ужъ больше бояться некуда, не хватитъ.. И голосу не стало.. А тутъ мигомъ наши подошли, и нѣмца съ меня сняли..
- "Стой, говорю, ни ты царю воинь, ни я не докладчикъ. Не та у меня душа. Только жить тебъ въ этомъ мъстъ не для ча, такого смердящаго, военная пуля святая не возьметъ. А убить—убью. "Плюнулъ на зарядъ, да и убилъ шпіена поганой той пулей.
- Я такъ его жалѣлъ, лежу въ казармѣ, а думка къ нему летитъ. Что съ нимъ, да какъ живетъ-растетъ.., А письма наши, извѣстное дѣло, чего не надобно никому, то и написано... Одно слово, "до земли поклонъ низкій"... Правильно, что до сырой до земли... Читалъ я читалъ, да и дочитался только на третьи сутки, что

Мишутка долго жить приказалъ... Послѣ поклоновъ-то низкихъ, да еще кланялись...

- Отцовская доля не легкая, коли съ понятіемъ рабять ждешь. Надо обо всемъ заботу имъть. Я вотъ думаю все, какъ бы дътокъ до ученья приспособить. Грамотъ обучу, а дальше то я наукъ не знаю. Върить же никому не могу, какъ учить. Батюшкъ я не върю: живетъ блудомъ, и все стяжаетъ, а другихъ ученыхъ и не знаю...
- Скачетъ козочка, страхъ въ ней играетъ, надъ землей несетъ легче вътру. Онъ за ней въ лъсъ вошелъ, споткнулся объ груду какую-то, упалъ, встать не въ силахъ... Нъмецъ раненый лежитъ, и его за груди держитъ, не пускаетъ... Сопутъ, борются... Грызть сталъ нъмцу руки, пустилъ проклятый, только глазами смерти кличетъ... Винтовку приложилъ, пальнулъ, у того глаза на лобъ... А коза ушла, гнатся не сталъ. Объ нъмца послъдній зарядъ разрядилъ... Обидно охотнику...
- Хорошая кобыла была, какъ жену любилъ, просто заржетъ, и мив охота... А налеталъ съ утра... Ну тутъ съ мвсяцъ, какъ сввтъ, такъ нвту покоя... Ни работать нельзя, ничего нельзя... и то нельзя... Грязь въ землв развели, ровно свиньи... Налетитъ со сввтомъ кружитъ, и бомбы бросаетъ... И песокъ-то, и грязь, и гулъ, и жарко, чисто пекло... Лошадей позакусты. Артилерія по имъ жаритъ, а стаканы къ намъ въ обозъ. Собирали начальникамъ, сестеръ одаривали. Цввты цержали, и все говорили, красиво что цввты, а она смерть причиняла... Вотъ и кобылкв смерть причинила... какъ его угораздило, только слышу, ржетъ кобылка, весело ржетъ... Думаю, что это она радуется? Да къ

ей... А она и глазомъ не ведетъ, мертвая... Это она какъ въ паморокъ была, что хорошее и представилось...

— Нашентала мив бабка одна таки слова: —вотъ тебв парень, крестъ да ладанка, вотъ тебв дальня дороженька. Пойдешь той дорожкой — оступы не знайдешь, по чужимъ по путямъ недруга загубишь, добра возьмешь, себя жива найдешь. Крестъ отецъ — на смертный конецъ, ладанка мати — счастья пыймати...

— Я съ Семеномъ вдвоемъ пошли, а барана несемъ по очереди. Не мъщаетъ, живой, а не противится. Но однако устали, съли посидъть, не замътили, какъ уснули. Сплю, слышу Семенъ меня тихонько окликаетъ: нъмцы коло насъ... Какъ не было сна, сижу, въ ночь темную словно сова смотрю, ничего не видно. И слыхать ничего не слышно, окромя какъ со страху въ уши ухаетъ... Немного продохнулъ, слышу, правда нѣмцы... А я еще какъ изъ дому шелъ, плъну пуще смерти зарекался... Кто его знаетъ, какъ баранъ нашъ развязался, да черезъ кусты шваркъ, да шуму надълалъ. Со страху-то, словно громъ прошелъ. Ужъ тутъ-ли тебъ скотину жалъть, Господи... только какъ вскочитъ мой Семенъ, да за бараномъ, да за кусты, да сгинулъ... А нъмцы за нимъ, да стрълять, да далече слышу гонятъ... А я драла въ другую сторону, бегъ, бегъ, на солдатъ нашихъ къ утру дорвался... А Семена такъ и нъту... Горя сколько, семейство... Вотъ-те и баранъ!..

<sup>—</sup> У меня нога вся въ чирьяхъ, горитъ огнемъ, а онъ говоритъ "симулянтъ"... Какой я симулянтъ, смерти прошу... Гдъ мнъ окопы копать, портянка чистая,—что гиря пудовая. А песокъ попадетъ, что въ пеклъ, муки такія...

— Того не скажи, того не сдѣлай, все не такъ, все не по немъ.. Я у него рабъ безъ души... Онъ со мной хуже Господа Бога поступить можетъ...

Ь

ò,

й

3-

P:

II-

N' R-

ь.

и d''

0-

BE

И

, a

ги

T0

ки

- Сидимъ надъводою, покуриваемъ. Вотъ по рѣчкѣ, что-то до насъ прибивается... А темно довольно, разглядѣть никакъ нельзя. Я говорю "Вася, а не врагъ-ли какой?"... Вскочили, однако тихо, а груда черная у берега на волнѣ колышется, поплескиваетъ. "Я осмѣлѣлъ легъ, рукою досталъ. Слышу, ровно-бы шерсть какая... Руку отдернулъ, песъ вѣрно, говорю... Спичку зажгли, глядимъ,—Ефграфъ... Господи, голова разбита, весъ кровью, да водою прошелъ... Вытащили, закопали тутъ же, помолились малость, и пошли... Вотъ, розыскалъ земляковъ...
- Сказалъ онъ мнѣ: лови, молъ, парень, всякую свою думку, да разбирай, что къ чему. И сталъ я по его дѣлать. Ну и работа, братцы... Думы мои, ровно ужи, склизкія. Только ухватишь, а она ужъ далече. А потомъ пріобыкъ, присмотрѣлся. И до того я, братцы, додумался,—главное, своя рубаха къ шкурѣ поближе. А изъ за такого то клада, стоило ли въ башкѣ то копатся? Эдакую то думку и подъ собой высидишь...
- Это ты върно, что до шкуры, такъ тутъ душа не причемъ. У меня, вонъ, шкура то часами безъ души гуляетъ, какъ въ атаку идти. Оттого я и храбрый такой.
- Онъ ко мнѣ, и замѣсто, что-бы рану искать, давай по карманамъ шарить. Въ паморокахъ былъ, а тутъ что отлили, злоблюсь, кричать наровлю, а онъ за глотку... Какъ шарахну его: сукинъ ты сынъ, кричу, а не санитаръ. Ты мнѣ рану вяжи, а кошель-то я и безъ тебя завязать сумѣю...

— Эхъ вначалъ, какъ погнали насъ семнадцатеро изъ деревни, ничего не понятно, а больше плохо... Ухъ и заскучали мы... На каждой станціи шумъ дѣлали, матерно барышень ругали, пѣли чточасно, а весело не было... А потомъ здорово учили насъ, ажъ я съ тѣла спалъ... И надругались, какъ надъ дурнями... А мы не очень-то дурни были, работящіе парни, одинъ въ одинъ хозяева... Я при отцѣ работалъ въ строгости, только и баловства моего было, что четыре мѣсяца на фабрикъ фордыбачилъ... А тутъ кругомъ соблазнъ, и ни тебѣ свободы, ни тебѣ попеченія... За то теперь попалъ я на позицію... Такъ я плакалъ, какъ сюда ѣхалъ, просто съ жизнью прощался... Маменька-то лѣтъ пятнадцать померши, а я все плачу,—мамашенька, мамашенька причитаю...

\* \*

— Ей Господи, тоскуетъ душа моя, тоскуетъ, плачетъ

Плачетъ, своимъ горемъ хвалится. Ангелы съ небеси гласъ спосылаютъ, Тотъ гласъ въ дущу залетаетъ, душъ миръ проливаетъ,

Злу-лиху думу душа забываетъ:

— Не плачь, мужикъ, не горюй, не гордись долей горькою.

Не твшь слезами душу сиротскую.
На войнъ живу душу сберечь-собрать,
На миру за весь за свътъ муку трудъ принять,—
Чъмъ та доля не вынослива,
Чъмъ та судьба не завистливая?
Вспомни Господа Іисуса Христа, и пречистую преправедную муку Его Господню...

Дымомъ землю окоптилъ—до темна; Громомъ землю оглушилъ—до глуха, Трупомъ землю окормилъ—до полна, Кровью землю опоилъ—до тошна...

## II.

Поре тебъ Вильгельму, лихо тебъ злодъю, и мертвые подъ землею покою не нажили; покою не будетъ—покуда Вильгельмъ живъ будетъ...

- Солнышко глянуло—затмилось, звъздочки глянули—закатились, мъсяцъ посмотрълъ—на одинъ глазъ окривълъ; у Вильгельма, и у того одна рука отсохла... А русскому солдату—все ни почемъ: не больно его дома балуютъ. Въ голоду да холоду, ровно въ Божьемъ во оаду... Ему еще съ полчаса терпънъя хватитъ...
- Война, война! Пришла ты для кого и по чаяньи, а для кого и нечаянно. Неготовыми застала. Ни души, ни тѣла не пристроили, а просто на посмѣхъ всѣмъ странамъ, погнали силу стремяжную, а разъяснить—не разъяснили. Жили, молъ, плохо, не баловались, такъ и помереть могутъ не задля ча. На нѣмца то, да съ соломинкой!..
- Насъ учить нужно всему. Какъ я понялъ, чего я супротивъ супротивника не знаю,—душа въ пятки ушла. Жизни моей не хватитъ обучиться. Да и умъ-то

во мий отъ возраста заматерйлъ. Не согнешь, развичто скорежишь. Пусть ужъ дйтки наши обучаются. Только для того и домой-то хочу вернуться. А то такъ темноты своей страшусь, помереть впору...

- Я не знаю, что я послѣ войны дѣлать буду. Такъ я отъ всего отпалъ, сказать не могу. Здѣсь ты ровно ребенокъ малый, что велятъ, то и дѣлай. И думать ничего не приказано, думкой здѣсь ничего не сдѣлаешь... Одна машина, что я—то Илья, что Евсей—то и всѣ...
- Ни за что ты не въ отвътъ. Бьетъ-ли нъмецъ, али мы бьемъ,—никто не въ отвътъ... А у нъмцевъ, говорятъ, всякій отвъчаетъ, долженъ знать, что дълаетъ. Ихъ развъ такъ учатъ, какъ насъ, ра та-та, да та-та-ра... Нътъ, имъ доказываютъ, какъ враги живутъ, и какія привычки имъютъ. А съ боя вернулся, допросъ, ты что сдълалъ?.. По приказу каждый выполняетъ... Многому насъ нъмцы научатъ, да пока научатъ—умучатъ...
- "Хотъ" по ихнему Господъ Богъ. Что это за слово за такое, почему? У насъ вонъ долго—Господь Богъ,—а у нихъ "Хотъ" да и все... Силу свою чуютъ...
- Вотъ тебъ картинка: старикъ съдой Богъ—Саваофъ держитъ землю въ рукъ, ровно яблочко золотое. А самъ поверхъ всего засмотрълся-заглядълся, да и проглядълъ, что война тому яблочку, ровно червь, всю самое середку повыъла...
- На его глазахъ братишку австрійцы убили. Серце въ немъ кровью засохло... Какъ звъръ сталъ...

Цълый день сидить, выжидаеть, чтобы австріецъ носъ показаль—сейчасъ стрълять, и безъ промаху. Объдъ ему принесутъ, такъ деньщика съ ружьемъ ставитъ, что-бы и минутки врагу милости не было... И до солдатъ облютълъ...

- Я въ его цёлюсь, не знаю кто, а сильно желаю, что-бы нёмецъ былъ. Цёлюсь съ сучка, долго примёрялся, и выстрёлилъ очень успёшно... Повалился—не пикнулъ, и нёмецъ оказался... Здоровый, какъ быкъ...
- Я ненавижу врага до того, что по ночамъ снится. Снится мнъ, лежу будто, я на нъмцъ, здоровый чертъ, и убить не дается. Я до штыка, онъ за руку. Я до глотки,—онъ за другую. Не одужить, да и только! Я ему въ глаза пальцами лъзу, глазъ продавилъ, да дырку къ мозгамъ ищу... Нашелъ, да давить... А самъ всей кровью радъ, ажъ зубы стучатъ...
- Чего ржете жеребцами? Сами надъ собой ржете. Кажному, вонъ, своя рожа, ровно капусты качанъ. Бей да руби, только скуснъе, сокъ молъ пуститъ. А то забыли, что по Божьему подобію сотворены?.. Песъ, и тотъ каку гордость, а имъетъ. Тоже люди, каждаго допускаютъ, эхъ вы...
- Диванъ голубой, и по немъ цвъты розовые. Десятку на толчкъ далъ. Такъ обрадовалъ, цъловала горячо, продажная душа. А безъ подарку и не суйся... Не такая душа бабья... Она того жалъетъ, кто кошель имъетъ... А коль безъ гроша, такъ и соколъ—вша...
- Получилъ онъ письмо, заперся часа на три. А потомъ меня зоветъ: "Иванъ, говоритъ, прибери ха-

лупу"... А прибрана съ утра. "Слушаю", молъ... Кручусь, съ мъста на мъсто переставляю. Покрутился, ушелъ... Опять, погодя, кличетъ. Сидитъ съ письмомъ въ рукъ, чудной какой-то... "Иванъ, прибери халупу", говоритъ.., Я опять покрутился, вышелъ... Погодя, опять зоветъ. за тъмъ-же. Что это,—думаю,—его разобрало? А какъ вышелъ я изъ халупы, онъ и застрълись...

Дома Марью я оставиль, Здёсь другую Марью справиль. Эхь, Арина хороша, Любить ночку безъ гроша. Ужъ я ситцу, я батисту, Любить дёвку здёшній приставь. Я баранокь, я платковь, За мной двадцать дураковь. Ужъ ты дёвушка красотка, По всёму брюху чесотка. А я парень—молодець, Погубитель я сердець.

— Сидить и не смотрить, волкъ волкомъ, Я ему миску подставляю, "вщь", говорю. Не глядить, и головою закрутиль. А знаю, что какъ песъ голодный... Къ вечеру голову сввсиль, а отъ пищи носомъ крутить... Насильно потомъ кормить стали, зажмемъ, да и зальемъ чего нито. Сперва реввть пошель, реветъ и реветь. А къ утру самъ запросиль, и здорово жрать началъ. Какъ пріобыкъ, сказывалъ, что смерти отъ русскихъ ждалъ, а добра никакого...

<sup>—</sup> Будь баба добра да почетлива, на чужого мужика не завистлива, дътямъ матка заботливая, хозяющка порядливая, до Господа Бога усердна, до мужа жена върная...

- На картинахъ много красоты понаписано было. И женскій полъ, и цвъты всякіе. Однако мнъ изъ простой жизни больше всего нравилось. На одной написаны бурлаки. Разные у нихъ лица, а все наши дядьясватья. Еще ребятки бочку везутъ... Жалко своихъ стало...
- Я не долго къ женъ честно былъ. Сперва разговоры земляки такіе вели, что и смъхъ, и гръхъ. Соблазнъ большой, а бабы нъту. Зашли разъ съ холоду въ халупу, натоплено, хлъбомъ тянетъ... Бабы двъ старыя... Во чужемъ во краю, и съ рябой что въ раю.. Одну и вговорили... Такая старуха кръпкая...
- Связалъ я ему руки, а когда до лъску дошли, я его поясомъ за ноги спуталъ, что коня. Говорю, садись, отдыхать станемъ. Онъ сълъ, я ему сейчасъ папироску въ зубы. Усмъхнулся, а самъ ажъ синій... Спрошу—офицеръ? головою кивъ, спрошу солдатъ? головою кивъ... Не пойму, курю, и въ думкъ прикидываю, какъ-бы познатнъе представить, чтобы наградили.. Выкурилъ,—вставай, говорю, пойдемъ. Молчитъ... Я опять сурово, онъ молчитъ... Смотрю, усмъхается, и папироска въ зубахъ потухла. Тронулъ,—а онъ мертвый..
- Я къ оконцу, стукъ-стукъ... Баба отперла, робкая бабенка, дрожитъ, молчитъ. Я хлѣба прошу. На стѣнкѣ шкапъ, оттуда хлѣба да сыру достала, и вино стала на машинкѣ грѣтъ. Вмъ, ажъ за ушми трещитъ. Думаю, нѣтъ такой силы, что-бы меня съ того мѣста, выманитъ... Опять въ концѣ стукъ-стукъ. Баба, ровно и мнѣ, отперла. Гляжу, австріецъ въ избу ввалился... Смотримъ другъ на дружку, кусокъ у меня поперекъ хотъ рвать въ пору... Что дѣлать, не знаемъ... Сѣлъ, хлѣбъ взялъ, и сыру. Жретъ, такъ убираетъ, не хуже, меня. Вино бабенка подала горячее, да двѣ чашки. И стали мы пить, ровно шабры какіе. Попили, поѣли,

легли на лавкъ, голова къ головъ... Утромъ разошлись... Некому приказывать было...

- По совъсти сказать, не вижу я врага ни въ какомъ человъкъ. Ну что мнъ нъмецъ, коли онъ меня ничъмъ не обидълъ. А знаю я, что не солдатское это дъло, такъ разсуждать. Войну воюемъ, такъ ужъ тутъ нечего сыропиться, только съ чего эта война, не пойму...
- Какъ стемнъло, мы и пошял. Они насъ подъ руки къ себъ... Ну и живутъ, сукины дъти... Чисто дворецъ царскій, а не окопы... Сейчасъ это намъ кофію, да рому. Калякаютъ кто какъ умѣетъ, камрадъ да камрадъ... Офицеръ ихній бумажки раздавалъ, такъ вѣжливенько. Взяли, не грѣхъ, все больше не грамотные, такъ чего обижать? Попили, поѣли, про все погуторили пора и честъ знатъ, домой. Только засѣли, бѣжитъ отъ нихъ солдатикъ, благимъ матомъ вопитъ: "рятуйте, рятуйте, смерть мени будэ"... А это, одинъ землячекъ, какъ въ гостяхъ то былъ, до его винтовки больно привыкъ... Такъ заскучалъ, что съ собой ее взялъ... Ну, дали назадъ. Плакалъ, какъ спасибовалъ, а то разстрѣлъ... Черезъ полъ часа, и мы по знакомцамъ-то огонь открыли... Дружба дружбой, а и служба службой...
- Чёмъ я его перевяжу, нётъ ничего... Я съ себя сорочку срывать сталъ. Только спину заголилъ, да черезъ голову тащу, какъ хватитъ меня по голому то заду... Чисто пороть задумали. Ну, ужъ тутъ я скоренько его завязалъ, да съ имъ въ околодокъ и пошелъ... Вотъ жгло задъ то, не заголяйся на людяхъ...

<sup>—</sup> Онъ дътей не жалълъ, не болълъ за нихъ. А она всю тяготу несла. Оно завсегда жизнь бабъя такая,

да только, на гръхъ, умиве она прочихъ была. Недовольная жила, сердце свое калила. Вернулся онъ къ вечеру, да деньги доставать на карты сталъ. А середняя дочка, на тъ на деньги, учителя ждала. Она ругаться, она плакать, а потомъ руки на себя и наложи, къ утру. Со зла больше...

- У насъ четверо разсудку лишились на войнъ. Думаю, со страху больше. Одинъ на себя видънье все ждетъ. Видитъ видънье, бабъ какихъ-то. Много плачутъ, и все его ищутъ... Мертвый онъ, будто. Онъ кричитъ, что здъсь молъ я, а онъ не признаютъ, и съ молитвой по полю бродятъ. И плачутъ, а онъ тоскою сохнетъ...
- Не терялъ я время, все для миру старался, работалъ, собиралъ, копилъ, Бога молилъ... Думалъ я, не навъки та война. А вотъ, какъ перевидалъ мертвяковъ тысячи, и потерялъ я надежду... Не вернуть намъ прежняго, и не для ча стараться и собирать... хоть скрозь землю все провались... Опомнятся человъки, да поздно будетъ, ни пня не останется...
- Все наново переучиваю. Сказалъ Господь Сынъ Божій: не убій, значить—бей, не жалъй... Люби молъ ближняго, какъ самого себя, значить—тяни у него корку послъднюю... А не дастъ добромъ—руби топоромъ... Сказано: словомъ нечистымъ не погань рта, а тутъ пой про матушку родную пъсни похабныя, на душъ отъ того веселъе молъ... Одно слово, рости себъ зубы волчьи, а коли поздно, не вырастутъ,—такъ на вотъ тебъ штыкъ, да пушку, вгрызайся ближнему подъ ребры... А что-бы сталъ я воинъ, какъ картина,—такъ еще и плетями вспрыснутъ спину...

- Голодъ выучитъ... Я вотъ дитё при дорогѣ, спящее ограбилъ... Спитъ дитё, чье не знаю. Никово по близости. Ихнее потерялось. Замученое, спитъ при дорогѣ, и хлѣбъ подъ головами... А я хлѣбъ взялъ, сперва разломилъ... А потомъ подумалъ, не помирать-же бородатому... А въ дитѣ жизнь легкая... Да весь хлѣбъ и унесъ...
- Нътъ мнъ лучше, какъ дитею былъ, по грибы ходить бывало. Соберемся ребятки, всъ съ позаранку, съ туманомъ въ лъсъ-то вкатимся, а къ солнышку лукошко полно. Хлъба пожуещь, всъ лъса пробредещь, на душъ, ровно птицы поютъ. Мъста у насъ,—грибово царство, гдъ-гдъ только грибъ не лъзетъ. Мокрый, и по шляпкъ травинка, а то красный, что кровь. Духъ отъ него, словно нутромъ земнымъ тянетъ... Ночью-то на палати влъзъ, глазъ завелъ, анъ грибъ въ глазу... Всю ночь ищешь...
- Съли въ фильки, онъ сталъ тридцать по носу давать. Ась, два, три, досчиталъ до тридцати, да, разокъ и перемахни... Я его и хвать по виску, да до смерти...
- Пшеница, что ни колосъ, то Богу слава. Словно трубы архангельскія. А по пшеницѣ солдатики убитые лежать, и наши, и ихніе. Свѣжіе, еще духу нѣту, больше полемъ на тебя тянетъ. А промежъ убитыхъ, дѣти бродятъ, потеряные. Баба какъ бѣжать надумала, сейчасъ она грудного на руку, а малого за руку. Малый отобьется, и по хлѣбамъ потеряется. Все двухлѣтки, да трехлѣтки. Красивые ребятки у нихъ... А ужъ до того напугавшись, что и плакать давно забыли, голосъ пропалъ... Словно столбнякъ у нихъ. Рожа-то въ грязи да слезахъ присохла. А у кого и кровь, побились что-ли... Мыть ихъ да кормить сестры стали. Молчатъ, ровно куклы какія... Только ужъ верстъ черезъ десять отошли, опомнились что-ли, ревѣть начали... Дѣтямъ плохо...

- Дуракъ, по моему, изъ матери-то, не тъмъ конномъ на свътъ лъзетъ.
- Сидъли, ъсть хотца. Выбрался безъ спросу. Округа пустая, жителей повыселили, однъ собаки воють. Ни крохи. Вошель я въ халупу, на печи стонеть. Я поглядълъ, баба лежитъ, вся въ крови, чуть жива, и младеньчикъ съ ей. Только что родила, какъ мы-то вошли, и четвертыя сутки безъ хлъбу, съ водою гнилою. Померла, а младеньчика жидовка взяла...
- Я на зарѣ вышель, чтобы не жарке было. Простится къ своей любашѣ зашель, я себѣ любашку тамъ завель... Захожу, а съ ей высокая, превысокая баба сидить, и роть завязанъ. Сидить, молчить, а глаза строгіе. Я любашу въ сторонку, да ну мять. А баба какъ вскочить, да дверью какъ хлопнеть,—вотъ миѣ какъ это не понравилось. Я за ней, а на ней брезентовые сапоги... Я ее за платокъ, да о земь, а на ней усы... Здоровый австріякъ оказался. Къ женѣ на побывку пришелъ, да не вовремя завидывать вздумалъ... И менл тоже набиль сильно...
- Какъ блеснеть ей въ глаза крестъ, на все, говоритъ, согласна. Получилъ я удовольствіе, назадъ иду, а взводный меня въ зубы... "Откуда крестъ"?.. Господи, что мнъ было... Сколько за бабу нашъ братъ муки принимаетъ...
- Я думаю, успъю сбътать. Такъ мнъ рубаха эта нужна, такъ мила... Да и бабу повидать хочу, стирку. Хорошая баба, ничъмъ не обидъла. Да наветръчу австрійцу и пошелъ, я съ одного конца въ деревню, а онъ съ другаго. А изба то бабина на австрійскомъ концъ... Я вскочилъ въ избу, да хвать бълье съ полки, какое нинаесть, бабу за груди, да въ дверь, да драла...

А они оруть, да стръляють... Ни одна не попала... А портокъ четыре пары, и рубаху теплую, взялъ... Приданое имъю, хоть сейчасъ подъ вънецъ...

- Онъ намъ строго приказывалъ, какъ увидимъ бутылку съ чъмъ нинаесть, не брать... А ужъ пить, ни Боже сохрани... Смотрю, на ходу Осташковъ зеленую бутылку съ земли, оглянулся, да въ глотку. Голову запрокинулъ, и бутылку Мишкъ тянетъ... Мишка взялъ, да ко рту... А Осташковъ, какъ голову запрокинулъ, такъ и свалился на затылокъ. А Мишка на него, брюхомъ впередъ... Я къ имъ, кричу, чего черти балуете, нашли время... Подощелъ, а они ажъ синіе, мертвые...
- Пить пей, а дёло разумёй... Я у Барановичей насмотрёлся, какъ нёмцы пьяны. Взялъ его ужъ такъ черезъ силу, коло него не продохнешь, а молчитъ Сжоре помретъ а своихъ не выдастъ... Крепкій народъ..
- Я ее долго улещиваль, не далась баба. Сталь я ее очень уважать, себя такь соблюдала. И теперь рышиль я такь, вернусь, на ней женюсь, съ дытьми возьму за уваженье... Мужа ейнаго на прошлой недыль подъ Ракитномъ убили... Женюсь, върная баба...
- Со своимъ братомъ я словъ сколько надобно имъю. А тутъ нъмой... И не стыжусь я, а все боюсь, что не такъ услышатъ. Не понимаютъ они простаго человъка...
- Сълъ подъ деревомъ, ждетъ Идетъ дъвка бълая, волосья долгіе, да зеленые, ровно трава луговая тянетъ. Она идетъ, а за ней лугъ туманомъ плыветъ. Глаза у нея, ровно звъзды сквозъ туманъ свътятся.

- Онъ такія занятныя исторіи разказываль, рота до того смѣялась, горе съ имъ забывали... Да такъ его любили, всѣ жалѣли, ровно ребенка своего... А умираль, такъ Иванъ сказывалъ, передать велѣлъ землякамъ, намъ значитъ:—пусть, говоритъ, помнятъ,—что смѣшно, то не грѣшно. Пускай земляки меня за смѣхомъ поминаютъ... Смерть мнѣ, словно жена, только ея мнѣ и не хватало...
- Глотнулъ, больно, жжетъ, и свътувъ глазахъ не стало, а послъ, прошелъ огонь по всей по крови, претъ смъхъ изъ меня, ровно у дитяти малаго, и все худое забылъ... Такъ я пить то и почалъ...
- Сидъли тихонько, притаились, и тамъ тихо. А потомъ крикъ, да стръляютъ. Кто почалъ, и не знаю. Вотъ и ранили. Ползъ долго, крови много ушло. И больше то, ни на что не ръщусь, ни въ жизнь. Скушно какъ то стало, а не то что страхъ...
- Эхъ, ранятъ, ну больно, ну перенесъ, и живъ.. Вшь, пьешь въ свою мѣру, съ людьми говоришъ, самъ человѣкъ... А вотъ за газы, нѣмца много надо перебить., Нѣтъ хуже газовъ, корчитъ тебя, боленъ такъ, что и души ужъ нѣтъ... Радости никакой, ни на часочекъ. Чего хуже...
- Чего это смѣхъ беретъ, какъ съ ногъ свалился упалъ ненарокомъ. Это ужъ больше всего отъ діавола. нѣту бѣсу пустяковъ, на всемъ души ловитъ. Сперва тѣшится, какъ сусѣдъ лобъ расквасилъ, а опосля и самъ тому дѣлу потатчикъ. Нѣту пустяковъ на свѣтѣ. ото всего беречься надо...

- Смерть не увидишь, а то не признать. Теперь думаю, она все поблизу ходить, гдѣ жъ ей и быть то... А слышна бываеть. Разъ заснуль я, а на меня кто то холодомъ дышеть. Прокинулся, никого не видать, а слышно удаляется, и при кажномъ шагѣ охи слышны...
- А я смерть видёль. Стоить середь поля очень высокая да сухая женка. Лицо платкомъ чернымъ прикрыла. А голову подымать стала, сама не шелохнется. Взгляду ейнаго не дождался я, ужаснулся...
- Обычай есть, въ прощенъ день, по гръхамъ у людей прощенья просить. А не видывалъ я, что бы кто за гръхъ за настоящій, при чужихъ просто спокаялся. Развъ что батюшкъ, потиху. Въ насъ гръхъ бережется, помни, молъ, сдълалъ зло для души, не забудь стыда, да больше не гръши. А какъ на люди гръхъ то вынести, и стыдъ потерять можно...
- Ждать-ли мив теперь счастья какого, али радости, нельзя... И долженъ я вврить, что не для радости одной человвкъ на свътъ рожденъ. А если я такъ вврить не буду, одна мив дорога, безъ покаянія, —на тотъ свътъ.

Послалъ на насъ Господь грозу великую, Ангелы Архангелы не вымолили, Матушка Царица небесная не выплакала. За гръхи за смертные и смерть пришла, Да не по одну по душеньку, по тысячи, Да не по одну судьбинушку, по весь свъть, Да не по нашей по волюшкъ, по Божеской...

Про тотъ снарядъ слова нужны по порядку Тиха гремитъ, стрълой катитъ. А подкатится, громомъ граняется, Душа съ тъломъ и растанется...

## III.

милая ты моя, вотъ, будешь-ли разсказывать, напишешь-ли что, не будутъ върить люди... Живутъ въ далекъ. и только у нихъ и война, что плачутъ... А тутъ война другая... Тутъ знаешь, что умирать то не на печкъ придется, а на людяхъ... Много кругомъ глядитъ, какъ доживаешь... А не то, что батюшка одинъ тайну въдаетъ... Нътъ, тебъ здъсь тысяча народу свидътели и жизни, и смерти...

- Нътъ хуже для войны интеллигентнаго солдата Душу вымотаешь глядя, жалъя... А потомъ такъ злобишся, что хуже нъмца зла ему хочешь... Мнъ тяжко а знаешь что чего-то ему тяжче... А чего?.. Значитъ жизнь жилъ другую, лучше понималъ... А тутъ лбомъ въ стъну... и такъ жаль, а потомъ какъ надъ собакой ругаешься... Не барствуй...
- Ночи тяжелы. Духъ у насъ густой, спать—морить—хочешь, а нельзя. Разгонишься храпъть, анъ бомбу проглядълъ. Ну, чисто какъ хрю разнесетъ. Что человъкъ, что сопля... Бережешся, до того не спишь. что все въ тебъ ровно притянуто, дрожатъ всъ жилы. Такъ и сдается, что кровь брызнетъ...

- Я повыльзь, слышу дышеть, какъ на бабъ... Я повыльзь подальше, та кажу тихонько:—что ты туть с. с., а онъ—хр... хрипить... Я боюсь—кричу, а онъ боится хрипить. Я къ нему льзу, а онъ ко мнъ... Доползли, а кровь изъ ноги горячая, самъ я холодный... Рукою его за шею, щуплый... Ищу, можетъ гдъ близко раненъ... Върно, пальцами въ грудь зальзъ... Онъ чисто какъ свинья заръзанная оретъ... Я его за горло давлю, тоже мокро, а все, что-бы горше, по груди рву... Замеръ какъ заснулъ, а я на немъ... До утра. Утромъ рано, саднитъ нога—чисто смерть, а голова—чисто водою налита, гудитъ... Не вижу, не слышу, какъ подобрали—не помню... И что это, братцы, чи я того проклятаго удушилъ, чи онъ самъ по себъ померъ?.. Разсуждаю, что не гръхъ, а больше по болъзни—слабости снится...
- Что я тебѣ скажу, ужъ и радъ я, что меня изранили... Вотъ полежу, въ Россію сестра обѣщала хлопотать, къ женѣ, ребятамъ... Твое... Работничать не буду, а около хозяйства и на одной доскачусь, все лучше бабы...
- Разъ, зажарилъ, рразъ еще, —я маленько испугался, а не върю, что въ меня. Копаю, рою, команды не слышу. Потомъ рразъ, шарахнуло рядышкомъ. Меня какъ кто за шиворотъ взялъ, надъ землею поднялъ, да оземь шваркъ... Подняли, синій, какъ удавленникъ. Контувія. Ни рукъ, ни ногъ не соберу, весь дрожу дрожмя, а въ ушахъ—что подъ водой.
- Спросился я, разрѣшилъ. Снаряжаюсь, главное стараюсь, какъ бы ноги потеплѣе упрятать. Пошелъ я къ вечеру, сперва и шелъ за горкой, потомъ темени досидѣлъ, и ползти почалъ. Очень я хорошо знаю, гдѣ онъ лежать долженъ. Вотъ какъ бы то мѣсто пошло, а

нѣту никого, снѣгъ кругомъ. Занапрасно, думаю, трудъ принялъ, не знайти товарища. Сталъ было поворачивать, а и задѣлъ ногой, человѣкъ. Снѣгъ сбилъ, анъ это онъ самый. Ровно вдвое стяжелѣлъ, не снесть. Веревку поддѣлъ, и поползли назадъ двое. Безо всякаго почтенія поволокъ,—пришлося...

- Разбило все лицо, глазъвытекъ, память пропала. Перевязали ужъ, тогда въ себя пришелъ. Да сразу за повязку хвать, какъ закричу: "гдъ глаза мои, гдъ глаза мои"... Не пойму, кто виненъ, а до того ненавижу и до того темно да больно, смерти прошу...
- Ясмотрю, мышь изъ угла вылѣзла. У меня голова котломъ, съ болѣзнью то. Подошла мышь, сѣла, и смотритъ хитро. Я сестрицу кличу а мышь сидитъ. Сестрица подходитъ, а мышь тихо къ углу пошла. Да не по своему, о нога за ногу ставитъ, ровно лошадь. И ростетъ, и ростетъ, а въ дыру лѣзетъ маленькую. Словно тѣсто проталкивается. Задъ толстый, а потомъ въ кишку вытянулась, и влѣзла. И смѣхъ и грѣхъ бывало, пока тифъ не прошелъ...
- Послѣ того, какъ будто лучше стало, добрѣть почалъ, и больше то не билъ. Да только толку съ того мало, трехъ зубовъ нѣту, барабанъ въ ухѣ пробился, не слышно, почитай, ничего. Въ головѣ гудитъ, да болитъ круглыя сутки...

<sup>—</sup> Здъсь опять эти зауряды самые... Обида и мнъ и всъму воинству. Свинаря замъстъ царя.

- Сколько это миліенъ, не могу умомъ понять. А коли за рупь, у взводнаго совъсть купить можно, такъ ужъ за миліенъ-то, много чай душъ, соблазнить легко... Силища.
- Нѣтъ мнѣ злѣе, какъ безъ хлѣба. Брюхо наше съ измальства къ хлѣбушку пріучено. Мужиченку и въ колыскѣ одно—дѣло, что мамка, что хлѣба жамка. А здѣсь, какъ насъ на мамалыгу эту перевели, такъ больше всего понялъ, что война нутро повыѣла. Только какъ паекъ дополнили, осмѣлѣлъ я нѣмца думкой осиливать...
- Что мив двлать съ собой, не знаю... Сперва я спокойно воеваль. Плохо жилось, я не свтоваль, все за жизнь считаль... А жизнь, горемь—что полемъ... А теперь понятіе утеряль, не вврю, что на сввтв живу... Словно сонь по блинамъ, словно порча напущена... И найти себя не могу... Думаю къ батюшкв за соввтомъ сходить, авось отмолюсь...
- Изстрадался я очень. Какъ принесли меня, раздъли до чиста, на столъ положили, и стали въжливенько коло раны мыть, свъту не взвидълъ, лучше-бы на полъ сдохъ... А кричать совъщусь до того, скоръе память потеряю, а не крикну, такъ чего-то совъстно... Тутъ надъли мнъ намордникъ, и считать приказали. До десяти насчиталъ, а въ ушахъ, словно фортапьяны играютъ. На одиннадцатомъ, какъ въ воду ухнулъ, на тотъ свътъ... Прокинулся, кромъ что боли страшусь, ничего въ умъ не имъю... А какъ опомнился, анъ они меня на цълый на аршинъ окарнали... Изукрасили...

<sup>—</sup> Брали мы, въ тв поры, съ большого бою, и очень распалили себя. Удержу нвть, рука раззузди-

лась. Я вонъ, какой мирной, а тутъ, какъ пришелъ, кошку брюхатую штыкомъ пырнулъ. Только и подглядываю, какъ-бы додраться... Потомъ-то ужъ сномъ злоба разошлась. А какъ такъ то, изо дня въ день, —во пса лютаго оборотиться недолго...

- Прогремълся Илья, не перескочить. Какъ почнутъ нъмцы небо колоть, ровно сухи дрова,—гдъ старому перегремъть...
- Я какъ въ К-в въ лазаретв лежалъ, силълочку себв приспособилъ. Какъ куда идти, ей моргну, подъ лъсницей и сойдемся. Только поворачивайся! Вотъ разъ я только съ ей пристроился, а врачъ сзаду зашелъ, да за ухо... И отправили меня за эти нъжности въ военный госпиталь... Что на каторгу сослали: перевязка разъ въ три дни, обращенье матерное, пища собачья...
- Посмотрёль я, какъ господа чудесно живуть. На чугункъ имъ, что въ раю. Диванъ мягкій, и постелю дають. Ноги вытянуль—каждый генералъ. Чистота, свътло завсегда, и никто псомъ лютымъ на человъка не брешетъ...
- А я бы не смогъ такъ жить. Дѣть мнѣ себя некуда. У нихъ жизнь тѣсная. Вонъ у меня, все за душею остается, а наружу, только что плюнуть... да слово крѣпкое пустить охота. А у нихъ все наружу, а душа гнилая. Не по плечу они мнѣ...
- Снится мнъ, женатъ будто я на барышнъ-бълоручкъ. И любить, будто, ее не люблю, не за что мужику барышней любоваться. А ужъ занятно, страсть.

Такъ занятно, что и бить то ее неколи. А есть за что бить то: боится, и ни до чего руки не лежать. За то нъжна, ровно цвътикъ...

- Дъвка къ себъ меня очень манитъ. Тъмъ хороша, что я у ней первый, и всъ ея тайны окромя меня, знать никто не можетъ. И еще, что она нашего брата не знаетъ, и потому объ насъ хорошо думаетъ. А что слаще она бабы,—такъ это еще я и не согласенъ...
- Одно на свътъ върное, баба. Ничего ты отъ ней ждать не пріученъ, окромя сладкаго. А сладкое то отъ тебя отъ самого. А другого не ждешь, и обману нъту...
- Мит ничего теперь не нужно, лежалъ бы и ни о чемъ не думалъ... Каждому на этомъ свътъ своя мърка горя отпущена... А я, видно, чужую починать сталъ, вотъ и усталъ...
- Сила, это отъ Бога, до времени. Цвѣтетъ дитя въ колыскѣ, съ материной груди силой полнится. Подрастетъ—землею кормится, все силы добираетъ. Работа доспѣла, силой взросшаго дополнила. Тутъ время назадъ клонится, убываетъ сила человѣчья, вся въ разумъ уходитъ изъ косточекъ. А изъ разума—старости, опять та сила смертью землѣ ворочается...
- Эхъ, любилъ я бабъ до войны! Одно слово, сахаръ... Такъ-бы какъ пътухъ, каждую-бы бабу подтопталъ... А вотъ, какъ ногу отняли, нечего усъ крутить... Глазами мнешь бабу-то, а ужъ пока приспособишься! Порченый...

- И разгиввался Господь на того смелаго, и съ неба его свергъ громомъ и молоньей, проклятіемъ вечнымъ. Разсекъ громъ тотъ глуби земныя, вырылъ камень, голъ да великъ, молонья цепью обернулась, и того смелаго къ камню прибила... А проклятіе Господне, птицей черною, очи и сердце смелому пьетъ, до споконъ вековъ, мира конченіе...
- Спохватился я, анъ поздно, съла она мнъ на голову. Ни къ пріятелю, ни въ кабакъ, а ужъ къ бабъ какой, ни Боже сохрани. И привыкъ я этакъ до хорошей жизни. А померла, растерялся я. Тутъ вотъ други нашлись, да такъ тъшить стали, что пьяницей я и задълся...
- Мы безъ офицера, что безъ головы... Да бѣда, коль голова худа. Что хуже... У насъ добрый былъ, и не виненъ, а въ морду билъ... Правду сказать, не барствуй. Я и ѣмъ, и сплю по ночамъ, а онъ, болѣзный. въ землѣ одиннадцать сутокъ... сапоги приросли... Какъ пришелъ, я ему сымать сталъ, чуть не съ кожей... Ну не безъ того, что-бы сапогомъ въ зубы не въѣхалъ... Да и то сказать, хучь-бы мнѣ довелось, избилъ-бы стервена...
- Нигдъ я такого жасмину не видалъ, не кустъ, дерево... Духъ, сердце держитъ... Въ такую рощу жасминую насъ и поставили. Легли, дохнуть тяжко отъ жасмину...

Въ головъ, ровно старая бабка сказку сказываетъ. Върныхъ мыслей нътъ, ни скуки, ни страху; сказка, да и только...

Однако скоро сказка та покончилась... Ударило по самому жасмину, перестало чудиться, какъ Степняковъ благимъ матомъ ноги жалъть сталъ: объихъ ли-

шился... Я вонъ въ той-же сказкъ, глазъ проглядълъ... Лиха бабка пусть ему сказку сказываетъ...

- Я не могу сказать, что это страшно... Когда ранили, весь свъть позабыль, лежу, кричу, стыда нътъ... И не то что очень больно, а мысли такія, что ты на всемъ свъть одинъ теперь, и все значить можно... Лежу, кричу, а потомъ "мама" зову... Воть и все... Туть подобрали, рана легкая оказалась...
- Ну и храмъ, ровно курятникъ старый. Ей Богу, смѣхъ беретъ, а я съ измальства церкви прилеженъ. Изба у нихъ—хоромы. И кровати чистыя, и шкапы, и диваны, и посуда, и по садку розы, —ровно въ цирюльнъ, слажены да стрижены. А храмъ ровно хлѣвокъ. У насъ не то. И тараканъ, и грязища, и духъ густой, ажъ въ носу липнетъ. Наша то избица—спи до птицы, поѣлъ хлѣбца въ волю—да и въ поле. За то—Богу радѣтели и Ему домокъ на славу строимъ...
- Подобралъ я его на саше, черезъ ругань какую я его подобралъ, сказать трудно! А везъ я его въ съдлъ 18 верстъ до дивизіи. Такъ, такъ я съ имъ подружился, отдавать дитяти не схотълъ. И товарищи согласны были; псовъ такъ и то водимъ, а тутъ душа безъ призору брошена. Ну, начальство досмотръло; оно чувствамъ нашимъ не потатчикъ...
- Разскажи ты мнё толкомъ, что такое это, про все знать, гдё какія земли лежать, и что каждая вещь значить. Не могу я этого умомъ пронять никакъ. Мы отъ дёдовъ чего повыучены, то и знаемъ. Вотъ я очень даже ясно знаю, чего такое на томъ свётъ есть; это

внучены твердо. А какъ вещь какую объяснить, не придумаю.

- Нътъ мнъ горше разговора чужаго. Такъ сержусь, просто сказать не могу, до чего сердце имъю. До гръха... Такъ-бы и убилъ, какъ по чужему говорятъ... А многіе понимаютъ, учились... Словно чудо...
- Люблю и травку, и дерево, и насѣкомое, и звъря, и человѣка... Люблю по заповѣди Христовой, а воюю съ удовольствіемъ... И въ Библіи война была, Христосъ съ воинами бесѣдовалъ, не брезговалъ... Много людей на землю напущено, не всѣ нужны землъ. Вотъ война и пришла... А ты живи хорошо все время. Тогда и убить не страшно, грѣха нѣтъ... А и есть, такъ прежде правдиво жилъ...
- Когда иду въ атаку, такъ у меня на душѣ, словно во Святомъ Писаніи... Все свѣтло, а ничего на землѣ не видно... Вѣдь лихое дѣло велятъ, а ты словно на небо летишь... Ни жизни не жалко, и никого не помнишь... Почитай, что самое у меня хорошее отъ рожденія. Лучше, почитай, и не было...
- Полно, ты, врать, ни слову я насчеть такой храбрости не върю. Оно, правда, кричать не стану, не къ чему, не поможетъ въдь. А что бы сердце играло, того нътъ. И не върю. А коль и бываетъ, такъ у озорниковъ у однихъ...
- Лежишь, и не шевельнешься. А жукъ на тебя идетъ, до того занятный. Идетъ, съ пути своей все сметаетъ, и еще на малую на букашку страху нагоняетъ. Малое то, отъ того отъ богатыря, по травинкъ утекаетъ, да въ ямкахъ хоронится... А тотъ идетъ, силой

хвалится, да спиной зеленой солнце переблескиваетъ. Люблю я въ травъ лежать...

- Чего ты, озвърълъ что ли, во пса оборотился! Чего ты это раненыхъ на дождь хочешь? Такъ въдь крикомъ кричитъ, "либо я здъсь, либо они". Смерть ему рядомъ съ нъмцемъ, такъ ему ноги жаль...
- Хорошо жилъ я недолго, больше плохо... А теперь въ люди попалъ, и нуженъ сталъ... Смъюсь я надо всъмъ, и въ Бога върить еще съ пастуховъ пересталъ... Сказалъ:—"не върю, разрази"!.. Гроза была большая, не разразилъ... А жизнь я не очень что-бы любилъ, и папашеньку съ мамашенькой за нее на спасибовалъ... Какъ кобель съ сучкой, а ты что въ аду гори... А на войнъ нужны стали: то "братцы", то "ребятушки"... Чую, выпуститъ мнъ Вильгельмъ кишки...
- Письма получать съ подарками люблю... Все думаещь, есть еще гдъ-то люди мирные, жизнь свътлая...
- Представляль онъ очень хорошо, и казался умнъй протчихъ простыхъ людей. А когла до дъла дойдетъ, ни съ мъста. Все разскажетъ, все придумаетъ, и пъсню, и сказку хорошо складывать могъ. А жилъ только чужимъ горбомъ. Такой, можетъ, гдъ въ городу и приспособился бы. Тамъ и лънь, что рабочій день. А деревня, она тебя за руки держитъ. Коли рукъ то нътъ, не прокормишься...

\* \*

По подлѣсочку по малому у-жи-жи, у-жи-жи, По надъ рѣчушкой, по надъ быстрою, у-жи-жи, у-жи-жи,

По надъ моей молодой судьбинушкой, у-жи-жи, у-жи-жи...

Ужъ ты пуля ръзвая нъмецкая, Словно ласточка легка, да проходлива, Словно ласточка та пуля поворотлива, Что куда повернусь, на нее наторкнусь. Я за кустъ лягу, за деревцо, Какъ за деревцо подъ крутой бережокъ. Ужъ ты деревцо мое зеленое, И зеленое и веселое, Припокровь деревце долю солдатскую, Припокровь головушку побъдную, Припокровь руки-ноги рабочія, Припокровь имячко наръченое, Припокровь душеньку крещеную...

- --- Связалъ онъ меня, привелъ въ сарай, черезъ балку веревку перекинулъ, за руки, за ноги той веревкой зацъпилъ, —да брюхомъ вверхъ и подвъсилъ. И сталъ возжею по брюху бить. Долго хворалъ я потомъ, да и до сей поры я хилый. Отчимъ то не отецъ, у него побои съ вывертомъ...
- Косой, онъ еще не самый худой человъкъ. Ему, передъ насвъторождениемъ и бъсъ и ангелъ, дары кажутъ. Онъ и на добро, и на худо заглядится, глаза то и раскоситъ. А самаго худаго не отличишь. Развъ, по взгляду черному такому. А глазъ прямой.

<sup>—</sup> Я не только человъка, курицу не могъ заръзать. А теперь насмотрълся. По ночамъ спать нельзя, бомбы.

Думаешь до того, голова гудить. Грёхъ аль нётъ?... Почемъ я знаю, можетъ сотню, али больше душъ загубилъ... А какъ грёхъ?... На томъ свёть начальство впередъ не пустишь...

- Лучше всего пъсни наши. Поешь чъмъ громче, на душт легкимъ крикомъ радостно, хорошо... Кто пъсни солдатамъ придумалъ, самый умный человъкъ былъ...
- Почему это я, какъ музыку слышу, плакать гораздъ?.. Плачу, словно ребенокъ... Чего-то тусменно, жить хочешь, и птицей леталъ-бы... Словно Пасха.
- Что казаки бабъ портятъ, то правда. Видълъ какъ дъвченку лътъ семи чисто какъ стерву разедрали. Одинъ..., а трое ногами топочутъ, ржутъ. Думаю, ужъ подъ вторымъ она мертвенька была, а свое всъ четверо доказали. Я ажъ стыдобушкой кричалъ,—не слынатъ. А стащить не дались, набили...
- Кто Бобкой звалъ, кто..., а не обижали. И ходила, ажъ отступала вмъстъ. И ничего не боялась. Животное у насъ теперь первое дъло. Душу мягчитъ, зато и спасибо. Я пса мучить, страсть какъ любилъ на селъ. Въ дегтъ валять—первое удовольствіе. А тутъ отдашь свой харчъ псу поганому, и ровно опять человъкъ...
- Уйти мив не пришлось. Дошель 90 версть до Орла, и въ дворники за хорошія деньги подрядился. Живу честно, работы много, да легкая работа. И пища върная, сыть всегда. Хорошо... Присылаеть письмо; дифтеритомъ всё трое забольли, и въ больницу забраны... Бросиль хозяина, назадъ 90 версть отмахаль,—къ выносу поспълъ... Отстрадались на утрё рано... Въ ту же

ночь съ Марьей спалъ, и опять съ дитей ходила, какъ на войну я шелъ... Горе горемъ, а на бабу охота отъ слезъ-то пуще...

- Я такой глупый быль, что спать ложился, а руки на груди крестомь складываль... На случай, что во снѣ преставлюсь... А теперь, ни Бога, ни черта не боюсь... Какъ всадиль сърукою штыкъ въ брюхо, словно сняло съ меня что-то...
- Мать я и теперь жалью, а что жены, такъ хоть бы и не было... Какъ я самъ здъсь, что ночь, то новая, такъ и она тамъ путаться можетъ. И тамъ нашъ братъ безъ ногъ, безъ рукъ, а все... другъ.
- Какъ вошли мы въ городъ, все ничего. Жидва попряталась, и бабъ не видно. Заришься, все отперто, все твое. Патрулей не дълали.. Зовутъ, сказываютъ, въ патруль наряжаться. Пошли. Три окна изба, деревянная... Крикомъ старуха кричитъ, насъ къ ей подошло трое. Что такое, спрашиваемъ. Грабятъ, говоритъ, да такъ чудно говоритъ, только что понять можно. Кто, говоримъ, грабитъ? Врешь. старая, всюду и всюду патрули ходятъ... Идемъ, а тамъ двое ихнихъ мирныхъ, изъ скрыни одежу дергаютъ... Я одного за загривокъ, да въ сундукъ, да запирать... Такъ ему смерти хочу, ровно мою старуху обидълъ. И не ее жаль, а обидно, что с... с... на своихъ пощелъ... А старуха кричитъ;,, то мой сынъ, то мой сынъ"... А то на ея дочкъ женатый, да со своимъ братаномъ тещу грабятъ. Ну и натъшились туть... Ужъ били мы, били, кости цёлой не оставили. Аха, стерва! А добро изъ сундука попортили... II не думали того, а попортили... У меня дакъ до этой поры вотъ портабакъ-то оттуда...

- Имѣнья у меня съ войны немного. Грабить не грабиль, а что деньги чужія есть, такъ то дадены жидовкой: заступился. Я приглядываюсь, а они стараго жида въ пейсахъ,—стольтній жидъ, сухой, пейсатый, на ногахъ чулки бѣлые, а волосъ, ажъ дожелта сѣдой,—такъ земляки его нагайками черезъ изгородь скакать заставляють. Я до нихъ: Бога не боитесь, старый жидъ-то, грѣхъ какой... Они пустили, а жидовка мнѣ лопочетъ, да деньги суетъ. Я взялъ. Десять коронъ...
- Сны я вижу разные. Снится мнѣ синій лѣсъ. Все синее, и листы, и земля, и все синее... А небо красное, какъ на пожарѣ... И по нему искры, какъ на пожарѣ... И такъ мнѣ смутно... Закрою очи, и птицы синія изъ глазъ моихъ летятъ... Такъ, одна за другой отрываются, какъ пузырь мыльный, летитъ, и нѣту...
- Обняль я его сердечнаго, а онъ стонеть. Чтобы не вопить, губы себъ прикусиль, сквозь носъ гудитьстонеть... А я самъ обезкровъль, слабъ. Тащу все его, потише стараюсь, кто его знаеть, что кругомъ, не помнится ничего. Такъ мы съ имъ до свъту ползли, ухъ усталь какъ! Кровь сперва сильно шла, потомъ перестала... Дышать больно... Какъ воду какую найду, пьюлакаю... И онъ обезчувствълъ. Легли, ужъ солнце высоко стояло. Лежимъ, четыре куста, ръка видна какая-то, поляна кругомъ, а за ръчкой лъсъ молоденькій, мирно... Та-та-та, слышимъ кони идутъ, останавливаются, да по насъ какъ пальнутъ... Ту-же ногу второй разъ попортили, а его благородіе убили, да и сгинули...

<sup>—</sup> Далъ мнъ приказъ, ковры ему купить. и сто рублей денегъ. Я въ село, ковры есть, а отдавать не

хотятъ. Я и деньги давалъ, не хотятъ да и только. Я и скажи, не дадите, сейчасъ дътей стрълять буду, за ослушаніе начальству... Да мальченку за воротъ... Отдали даромъ...

- Идешь въ избу, баба сидитъ, волкомъ смотритъ съ голоду... Отдашь ей хлёбъ, и глаза у ней свътлые станутъ, и ребятишки откуда-то вырастутъ, и песъ подъ ногами хвостомъ крутитъ... Хлёбъ—великое дъло.
- Сейчасъ полотно рвать. Вотъ, понадълали портянокъ, я себъ все съ буквами углы рвалъ. Гербъ ихній, корона, и двъ буквы. Върно, что война хоть зла, да тъмъ мила: что со стола—то подъ себя...
- Спуску только не давать. Какъ этому внучишься, хорошаго много проживешь. Я теперь какъ куда попаду, ничего просить не согласенъ. Все приказываю, или самъ беру... Вотъ я въ Опришены попалъ, все забрано, дома загажены. Послъ нашего брата грязно бываетъ. Взять нечего, кровати и тъ порублены, земляки кашу варили. Такъ я себъ бабу взялъ, толстую... Три дня за собой водилъ, тъшился... И съ взводнымъ дълился, что табакъ, что баба... А потомъ побоялся, отпустилъ въ поле...
- На войнъ что хорошо?.. Что больно свободно, и что, душа думала,—исполнить можно... Диспиплина? одно слово, на глазахъ у начальства. Въдь только во снъ видишь, что бабу каку хошь мни, и за груди хватай. А туть—только не зъвай... Одинъ гръхъ, зъвать...

— Взялъ я штыкъ, осмотрѣлся, вырылъ ямку я штыкомъ, и запряталъ. На другой день доставать сталъ—нѣту. Фу ты, чего такое: у вора воръ—дубинку уперъ. Вынулъ кто-то... Слава тебѣ Господи, грѣха за мной нѣту, ни грошика не прожилъ...

— А потомъ начальство жидовъ къ намъ предоставило. Ну и смѣху было... Который реветъ бѣлугой, который, какъ пришелъ, такъ легъ, словно мертвый, самъ бѣлый, только уши торчатъ... А который подошлѣе такъ все до господъ офицеровъ лѣзетъ, все шепчется... Да ужъ тутъ, шепчи не шепчи, а со всѣми дѣйствуй... Въ землѣ сидѣли, ничего... А какъ вошли мы въ \*\* зашли въ домъ со Степой Ковалевымъ, и всякаго добра много увидали... Не знаемъ, что до чего... И такіе, и эдакіе предметы, хорошо живутъ враги... Разстелили мы одѣяло, и класть стали, что кому, потомъ разберемъ...

... И по совъсти скажу, не гръхъ... Все равно, не мы, такъ другіе, козяевъ нъту. Нътъ хуже, какъ домъ бросать, а и остаться не сладко... Особливо бабъ... Господи, какъ увидишь бабу, чисто жеребцомъ ржешь... Тутъ плачь не плачь, а только поворачивайся... Какъ укладали мы въ одъяло, жидокъ нашъ пришелъ. "Ребята, говоритъ, нельзя такъ". А мы молчимъ... Онъ еще лопотать, а мы молчки свое... Онъ осерчалъ, въ крикъ, ротный зашелъ. Ему смъшно, а нельзя, обязанъ запретить. Самъ хохочетъ, а вещи бросить велитъ... Ну, и было жиду, и отъ насъ, и отъ ротнаго... Въ лазаретъ ущелъ...

<sup>—</sup> Что-же, разскажу сказку... Ночью шли лѣсомъ, только какъ у мерина селезенка играетъ, ухъ да тупъ, ухъ да тупъ. Ни зги не видать, и тихо... Что дальше, встали... Говорятъ, хорошо-бы чайку... Нельзя, увидитъ.

Терплю. Вдругъ это меня кто-то за рукавъ, и къ сторонкъ... Я упираюсь а онъ тащитъ, потомъ къ землъ пригнулъ. Я присълъ, сыро, пень что-ли, али кочка. А онъ мнъ, молчитъ, и въ ротъ бутылку суетъ. Я пить смъло, а тамъ ромъ... А выпилъ, сгинулъ тотъ. какъ не было... Подошелъ я до земляковъ, а они мнъ: что это отъ тебя духъ больно хорошій?..

- Выпилъ-бы ведро водки... Вотъ какъ скучаю, всегда занимался... А теперь жизнь звърская, такъ въ звъриномъ-то образъ, легче-бы было...
- Я думаю, что и страхъ на свътъ душу держитъ... Давно-бы сдохъ, кабы не страхъ... Развъ-жъ я о чемъ жалъю, когда боюсь? Ни о чемъ не помню, и и не знаю для чего жизнь берегу... Только ради страха и берегу...
- Я не все помню хорошо. Кровь шла, больло здорово, да сладко таково тянеть. И все, какъ за туманомъ видълось. А проснулся ужъ ночью, больно не очень, только чую—смерть моя близка. Такъ въдь что жалъть сталъ! Сундучишко все свой солдатскій вспоминаю, и болье всего за него безпокоюсь. А дома да семейства, какъ не было...
- Вчера я въ чемъ мать родила, выскочилъ изъ палатки. Звъзды сіяють, тихо, повърить нельзя, что война на свътъ. Чисто тебъ ночь подъ праздникъ... Что это, думаю, не похоже что мирно все?.. Не то, что птицы никакой не шелохнетъ нигдъ, не то на душъ не по мирному... Жду несчастья... Тутъ и застукали пулеметы, и ружья затрещали, и пошла ночь въ котлъ кипъть... Вотъ и меня ранили, я еще тепленькій, свъжій...

- Очень я люблю, когда у меня жаръ, и думаю, что болъть человъку нужно. Вотъ я прежде никогда не болъть, и боли никакой не върилъ. Теперь-же все понимать сталъ, и даже грамотъ охотно выучился...
- Дорогое это было удовольствіе. Взяль я денегь и лошадь,—Европа кобыла,—и вышель я на разсвътъ. Съъздиль по сусъдямъ, нътъ жены! На примътъ же я никого не имълъ, никто до нее особенно не добивался. Круглыя сутки я вздилъ, и сколько я плакалъ, тосковалъ. А черезъ три дни всплыла она на прудъ. Такъ вотъ, върить трудно, легче мнъ стало, хоть и любилъ я ее безъ памяти. Ужъ очень я отъ незнанія своего утомился, и ревность грызла. Какъ всплыла, въ ту ночь впервые заснулъ я...
- Кто говорить, что дъвкъ потому невольно, что больно, а мужику все въ прохладку, потому что спадко.. Я какъ первый разъ съ бабой спалъ, чуть рукъ на себя отъ стыда не наложилъ... Все мнъ до того тошно, и баба сама, и духъ ейный, и самъ себъ. Срамъ до гръха... Вотъ-те и сладко.
- Устроить я жизнь свою по хорошему не могь. И не зналь, правду говорить, какъ лучше, чтобы пріятности больше сдѣлать. Ъсть да пить вдосталь, тоже докука отъ сытости не малая. А какъ и душу, и брюхо сразу напитать, не зналъ я. Не выученъ...
- Все мы съ нимъ ругались, сердце до него лежить, а что скажеть, все не по мнв. Ночью вдвоемъ рѣшились, четверыхъ сзади оставили. Больше всего боязно, что-бы онъ, сохрани Богъ, Георгія первый не получиль... И чего это они отъ насъ бѣжали, вѣрно цѣлую роту разглядѣли, а насъ двое... Въ потьмахъ, и

блоха страхъ... Я двоихъ взялъ. А онъ офицера ихняво привелъ, и крестъ получилъ... Теперь я его за счастье очень уважаю...

- Девять денъ у меня послѣ пути оставалось... И съ первой минутки тоска брала, что скоро назадъ надо... Ни часочку радости не имѣлъ... Сердце отогрѣть боялся, горя ждалъ впереди большаго... Больше въ отпускъ не согласенъ. Богъ съ нимъ!..
- Середъ лѣсу крестъ, могила чья-то. Присѣлъ я, жути не чую... Полночью, заклубился туманъ подъ елями, поползъ туманъ по мнѣ холодомъ, взяла тоска сердце... Все горе свое вспомянулъ... Видно, тяжко померъ что въ могилѣ середь лѣсу схороненъ... Много скорби принялъ, знать, коль и мертвый тоску вокругъ сѣетъ...
- Эхъ, ночи тяжкія, воть—спать тебѣ не приказано, а думы уйдуть отъ устали, стоишь столбомъ, ждешь свѣту. Да не самаго солнышка, а только чтобы видать было. Тутъ двинемся, ноги, ровно не свои, во рту ржавчена. И сердце нѣмое, нѣту тебѣ ничего впереди.
- Не тоскуй парень, нечего томиться, сколько твоей судьбы уйдеть—самые пустяки... Молодъ больно. Весь миръ война рушитъ, такъ одна то душенька, ровно горошинка въ мѣшкѣ, не ворохнувшись до мѣста доѣдетъ. Только жизнь сбереги...

\* \*

— Расчеши, мамаша, голову кудрявую, Разведи, родная, грусть-бъду лукавую: Притаилася, прихилилася, Подъ сердечушко подкатилася.
— Ты спокайся, молодой дътинушка, Служба царская не по сердцу, Служба Божія опостылъла,

Не твоя вина, не родителевъ, Не людская вина душу вывла, Какъ пришла война по времени, И по времени, и по всвмъ грвхамъ. Больно много брали радостей, По богатству, да по барству старинному, Да не мало грвха и по работничкамъ, По работничкамъ и по плотничкамъ, За хмвльной за хлвбъ душу—твло продали, Какъ душу крещену на помыканіе, А твло злой войнъ на истерзаніе.



Скажи грому небесному—встань громъ столбомъ, Скажи смерти неумольной—не коси, смерть, стой, Скажи красной дъвкъ—не люби, млада, до съда, Скажи войнъ всесвътной—пойди, война, со двора-

## IV.

Книги намъ только божественнныя разрѣшаютъ, напрасно ты сестрицу безпокоишь, не имѣетъ она права. А ты самъ себѣ разсказывай, оно и ладно. Я какъ лежу, смежу очи, и что хочу, то и вижу... Навострился. До одного дойти не въ силахъ: дверей въ умѣ отворять не могу. До дверей дошелъ, а дальше наново надумывать надо...

- Чтобы поняль я, какъ жить, не меня одного учить надобно. Не прощу я, выучившись, что дёдыотцы, въ бёдё темной сидёли... Коль я своихъ русскихъ жалёю, и кровью къ имъ теку, такъ на свётъ одинъ идти не согласенъ, не совращай.
- Николи я такъ не потвлъ, не трудился, какъ за букваремъ. Кабы не вврилъ, что безъ того нельзя, тятька заколотитъ,—ни въ жизнь муки такой не несъбы. Выучилъ букварь, склады складывалъ, а запрегся въ тягло,—все забылъ... Рабочему мужику, грамота—тягота...

- Мы ужли не научены, а воть тѣ, что изъ плѣна вернутся, тѣ и насъ многому учить будутъ... Изъ каждой овцы, вышли мудрецы.... На каждой на дубинѣ, ягода-малина...
- Сдается мив, потому простой народъ глупъ, что думать ему некогда. Кабы быль часъ подумать хорошенько, все-бы онъ понялъ, не хуже господъ. А душа въ простомъ сввтлая, и кровь въ емъ сввжая. Пожалуй, что и лучше господъ все-бы разъяснилъ, кабы часочекъ нашелся...
- Одинъ другому говоритъ: тотъ, говоритъ, не человъкъ, который Пушкина, да еще тамъ какихъ-то, не читывалъ... Ты подумай, чего такое загнулъ, а?.. Да никто ихъ, почитай, не читывалъ, а неужли мы не люди?.. Вотъ онъ и читалъ, а ничего въ емъ путнаго нъту... Хилый тъломъ, и душа хилая. Боится, на себя и на людей злобится... Не человъкъ, а сопля, вотъ те и Пушкинъ... А промежъ насъ, чистые богатыри есть... Забыть ему не могу, изобидълъ такъ...
- Развъ-жъ я знаю, чего въ полякъ плохаго есть?.. Я того не знаю, а больно въжливъ... Мужикъ сърый, а ужъ такъ въжливъ, просто душа въ кулачекъ сжимается... Хоть-бы дурнемъ когда приголубилъ, и того нътъ. За...., заспанъ, а все—панъ, да панъ...
- Татаринъ, онъ хоть и не крещенный, а за нимъ гръха нъту: Язычникъ, у него что ни рожа—угодникъ Божій, ему и козлины рога—бога. Дурень. А вотъ, жидъ—

тотъ въ отвътъ... Хитеръ какъ бъсъ, до науки доходчивъ... Ему крещена душа—что пшенична лапша. Заглонулъ, пососалъ, и деръмомъ на землю...

- Ну и несешь ты, ровно съ капусты кислой... И чего тебъ жидъ надълалъ?.. Что тебя сосать-то было, Всего то и колосьевъ, что волосьевъ. Очень ты кому нуженъ, изъ тебя и дерьма не надълаешь... А вотъ тотъ, кто тебя этому учитъ, у того, върно, въ мъшкъ густо, да въ башкъ пусто. Посмотрълъ-бы чай, какъ жидъ съ голоду пухнетъ... А тебя и съ голоду не тронетъ, не бойся... Ему и законъ запрещаетъ всякую дрянь въ ротъ брать...
- Я объ этомъ развъ разговоръ велъ... Я и самъ внаю, чего меня учить. Видно, что не какъ всъ человъкъ, какой то другой... Какъ съ нимъ хлъба пожуещь, на лавкъ переспишь рядкомъ,—видно все. Только что скажещь, умомъ сразу приметъ; рожа ажъ кривится, такъ его слово наскрозь проберетъ... А черезъ русскаго—слово нейдетъ. Въ немъ путей нъту. Пока прочувствуетъ... А тотъ пустой, въ немъ естество жидкое, вотъ и зовется жидъ...
- У насъ евреевъ мало. Я только и зналъ двоихъ, часы одинъ дълалъ. И отца его зналъ, старика. Люди были, хоть бы и намъ христіянамъ въ пору. Молодой то добрый и ласковый, говорилъ онъ мало, больше кашлялъ да сохъ. А старый, тотъ все за книгами, за своими. Кругомъ хоть пожаръ гори, пить-всть за книгою забывалъ. Уважали мы этихъ евреевъ, а больше то я дома и не видалъ.

- Хоть ты меня убей, а зачёмъ лягушки на свётё живуть,—не знаю,... Будто французы лягушекъ ёли, а какъ въ двёнадцатомъ году у насъ пожили, выучились, что грёхъ... Можетъ и есть еще гдё дикіе люди, что лягушекъ жруть, только я не вёрю...
- У насъ вотъ: англичанинъ, французъ, итальянецъ,—самые хорошіе все народы... А у нихъ кто? Австріецъ,—тотъ-же нѣмецъ, только дерьмовый. Турокъ,—драться здоровъ, словъ нѣтъ, только за человъка его и считать то грѣхъ. А теперь вотъ Болгаръ съ имъ въ союзъ вступилъ,—этотъ совсѣмъ сволочь...
- Я бы не военнымъ хотълъ страны чужія посътить. До смерти надовло страхъ вокругъ себя, ровно жито, съять. Мирно-бы все, по-людски... А то войдешь, чего-то стыдно, ажъ до жалости. Въ глаза смотръть боязно... Вотъ говорятъ, —все пошло, какъ быть должно... А чего это въ глаза людямъ не взглянешь?... Лихо дъло война...
- Сейчасъ это они побрали самыхъ красивыхъ дѣвокъ, да бабъ молодыхъ,—и ему въ гаремъ предоставили. Турка хлѣбомъ не корми, а только бабу дай, хоть поглядѣть... У нихъ, у кажнаго по десять женъ, а ужъ султанъ то безъ счета путается. Дѣвка на кажну ночь, только-бы въ мочь. Вотъ купили султана, а итальянцы, какъ у нихъ бабъ то позабирали, обидѣлись. А австрійцу гдѣ красоты то набрать, ихнія да нѣмецкія женки—ровно жабы... А итальянка, одно слово—апельсинъ... Такъ и вышло, турку попустили—итальянца пропустили...

- Спроси ты меня, что я въ союз в томъ понимаюни клинышка... А сердце радуется, я и самъ-бы такихъ выбралъ... Только лучше-бы намъ самимъ воевать, чести больше. И справились-бы. Говорятъ, хорошіе нѣмцы воины. Не знаю, а австріецъ—дерьмо. Хлипкій, изъ носу сопля,—тоже воинъ!..
- И у нихъ народъ разный есть. Нѣмецъ дѣйствительно народъ рабочій, и до всего отчайные ребята. За то австріецъ ни къ чему рукъ не прилежитъ. Еще на себя пристроитъ все хорошо, а ужъ насчетъ войны—не любитъ австріецъ воевать...
- Знаютъ нѣмцы такое свое слово особенное. Ладится у нихъ все не по нашему. Ни въ одежѣ въ ихней, ни въ питьѣ да пищѣ, ни въ оружьи какомъ не видать пороку. И дородные, видно въ свою мѣру жили. И что за слово у нихъ за такое? Можетъ и мы бы то слово нашли, да приказу нѣту...
- Вотъ какъ случилось, ведетъ меня, да все бьетъ. Да больно бьетъ то. Это върно, чтобы я силы не собралъ противу его. Я терплю, а тутъ не по чину пришлось, что ли, въ зубы ударилъ. И запала думка—уйти. А уйти, такъ убить его надо руками голыми. Вотъ до чего Господь попустилъ, въкъ не замолю. Ровно на дорогъ на большой. Повалилъ я его, онъ плачетъ слезами и лопочетъ. Я ротъ зажимать, руку цълуетъ. Задушилъ я его. Помню, дня два у меня сердце не живо было, и тошно все, ровно объъвшись былъ. Не забыть николи...

- Птальянецъ плохой солдатъ. Ты только посуди, чего ему воевать?.. Солнце круглый годъ гръетъ, плоды всякіе круглый годъ зръютъ, руку протянуль—апельсинъ... Работать не надо, земля сама родитъ, все есть, чего ему воевать?.. А нъмцы голодомъ живутъ, у нихъ все машина, а машиной сытъ не будешь... Вотъ и рвутъ, что есть силы... А мы народъ мирный, намъ только обиды не дълай, мы себя прокормимъ... Чужаго не надо...
- Очень-бы мий хотйлось, чтобы румыны съ нами противу иймца воевали, хорошій больно народъ. Меня всегда изъ Новоселицъ за спиртомъ къ имъ за Прутъ посылали. Ночью подойду, черезъ рйчку вплавь, а они на середку лодкой выйдутъ и тебъ и табаку, и водки, и чего душа хочетъ... А разъ къ себъ увезли и такую бабу предоставили, что назадъ то еле собрался... Чуть было дезертиромъ не сталъ...
- Рости большой—да не будь лапшой, рости верстой, да не будь простой...
- Велитъ чтонощно ему бабъ водить. Баба плачетъ, не до того ей... Ни избы, ни хлѣба,—земля да небо... А тутъ офицеру пузо грѣй... Да еще напьется, всю срамоту на людяхъ старается производить... Смотрите молъ, какъ я до бабы здоровъ... Вотъ ужъ—здоровъ, какъ боровъ, а и глупъ, что пупъ...
- Ахъ, бабы обманныя. Хуже нѣтъ, какъ еще и болѣзнь отъ ней... Я одну себѣ снялъ, баба что печь, ни червоточинки. А на другую недѣлю, меня въ срамную палату отправили... А какъ ее бить-то пришелъ,

она и говоритъ,—"А ты меня о чемъ спрашивалъ?.. Какъ кобель молчалъ"... Оно и правда...

- Душу я на войнъ свою понялъ. Я человъкъ хорошій, и до людей добрый. Здъсь мнъ дълить нечего. Своего ничего нътъ, все казенное... Душа, и та чужая... Такъ всъмъ одолжить готовъ, и душею...
- Иду лѣсомъ, темно, и холодно чего-то, хоть и лѣто на дворѣ, и звѣзды чистыя. Иду, пожимаюсь. Собаченка по за кустомъ скулитъ. Я цмокать, слышу, къ ногамъ жмется и скулитъ. Я ее поймать наровлю, недается стерва. Слышу что махонькая. Я ее ловлю, добра ей хочу, скулитъ и не дается. Я такъ, я эдакъ, вертится, стерва... Я притаился, да какъ хвачу ее прикладомъ, да еще, да еще. И пошелъ дальше...
- Какъ я знаю, что въ животномъ души нѣту, такъ, значитъ и смерть ему причинить не грѣхъ, каяться не въ чемъ. Скотинкѣ времени на прожитье не надобно, грѣховъ то отмаливать не приходится. А сттого мы къ животному такую жалость имѣемъ, что душа человѣку большая дадена. Ему все по плечу; на камень бездушный, и то души той хватитъ, вотъ и все жалѣешь...
- И у насъ много звѣрья жило, но такой умной собачки нигдѣ не было. Какъ бывало придемъ, такъ такая собачка тонкая, по лицу узнаетъ, кому обида была. И прямо до того и ластится, и ластится. Здорово животное черезъ это страдало; человѣкъ въ обидѣ, хуже звѣря.

- Холера, скажу тебъ, это такъ болъзнь! Настоящая. Боль въ тебъ такая, ровно ножемъ ръжеть, нутро вывернетъ, соки всъ изъ тебя повыкачаетъ. И станешь ты сухой, да пустой. Тутъ загнетъ тебя въ корчу, и силы не станетъ. Кровь схолодится. Гръть тебя станутъ, да воду за шкуру заливать.
- Ничего не видно, а слышу, дышетъ ктой то. Спрашиваю, кто такой, стрвлять, молъ, буду... Молчитъ. Сталъ было я думать, да некогда. Я и выстрвлилъ...
- Повели межъ собой, берегъ крутенькій, тропа узкая, да склизкая. А онъ изловчился, Петряю буца въ пузо; тотъ въ ручеекъ и ухнулъ. Меня ногою инулъ, да бъжать. Опомнился я, стрълять хочу, а тутъ Петряй вопитъ. Вода то холодная, да быстрая. Върно с... с... расчиталъ. Русской скоръе сто нъмцевъ спуститъ, а ужъ товарища въ бъдъ не кинетъ...
- Что ты со мной торгуешся, коли любишь, такъ и будь моя на въкъ. А то, —буду ли пить, да буду ли бить, да буду ли чужихъ дъвокъ любить? Не въришь сама, безъ разуму взякаго, значить не жалъешь, не надобна мнъ...
- Что ему не скажи, онъ все тебъ въ морду... За "точно такъ", и то въ зубы... Ну, силъ моихъ не стало, а пожалиться нельзя, не принимаютъ жалобъ на господъ офицеровъ... А какой онъ господинъ?.. У свиньи подъ хвостомъ, вотъ гдъ ему господствовать. Былъ на заводъ, при конторъ писаремъ, и самъ себъ все справлялъ. А теперь до человъка добрался, и нето что полковникъ, а и генералъ, такъ драться не станетъ.

- Ваша работа, говорить, не видная, какъ у солдата, не такая наградная, да за то святая. А храбрости сколько угодно показать можно. И Георгія намъ пожелаль... А этоть больше, гдѣ графини, да баронессы... Онъ ужъ передъ ними, и такъ, и сякъ, а настоящихъ то людей и не видитъ. Одно слово,—фанфаронъ.
- Мой подвигь такой. Лежали подъ самыми ихними загражденіями, и выльзти не могли четвертыя сутки. А лежали ровно гады, сухаго мъста нътъ. Къ этому не притерпишься. А \* поручикъ на проволокъ завязъ, какъ въ атаку шелъ. Сперва просилъ словами, по именамъ выкликалъ... Носа не высунутъ, стръляютъ... А потомъ только стоналъ да вздыхалъ... Это такъ четверо-то сутокъ, и все живъ... Вотъ гръхъ на Бога роптатъ, а скажещь тутъ: дляча душу кръпко держатъ, коли беречь-то ее не велъно... Я не вытерпълъ, снялъ его. А донести не осилилъ, ранили. Тутъ атака, взяли свои...
- Отличать тебя было не возможно. Кабы каждаго отличать, такъ отличающихъ цёлую армію держать надо. А оно не по карману...
- Бывають чудеса и на войнъ съ нашимъ братомъ. Что это было, не знаю. Я обезножълъ, отсталъ, да въ канавъ прилегъ. Думаю, пройдутъ нелалече, догоню... Лежу и слышу, все идутъ да идутъ... И ночь ужъ къ утру, а я не въ силахъ... Слышу, идутъ и идутъ, все пъхота. Сапоги такъ гулко отзываются, и очень въ ногу идутъ... Думаю, что это Господи, въдъ нъту здъся стелько, ужъ не нъмцы ли?.. Голову на обочину вытащилъ, смотрю,—все саше сколько видно,

верстъ на пять, полно упокойниками... Всъ по частямъ раставлены, въ саванахъ бълыхъ... Топотъ слышенъ, а идутъ, какъ туманъ плыветъ, не шелохнутся... Замеръ я...

- Есть такіе, что имъ до всего душа лежитъ, и обо всёхъ они думой раскидываютъ. Этимъ дома-ли, здёсь-ли—все едино. А нашему брату, какъ душу на волю выпустили. Ты меня бей, и ругай, а только какъ мать родная заботься... Здёсь мнё и пища, и одежа казенныя... Спокоенъ я...
  - Коли ты мнъ хлъбъ даешь, дай и бабу... Человъку здоровому, что безъ хлъба, что безъ бабы,—жить невозможно!..
  - Быль портнымь въ Могилевъ. Семеро дътей. Какъ попалъ въ казармы, сразу засмвяли, надъ моей наружностью издевались. Кроме "пархатый" я не слышаль обращенія. Об'вщали мн'в не посылать на передовыя позиціи, вы сами видите, что я не солдать, я очень слабъ. Теперь въроятно не виживу, хоть мив и объщалъ докторъ. Но въдь еврею только и жить приходиться, что объщаніями... Однимъ словомъ, окопахъ, больше френчи господамъ офицерамъ шилъ... И въ самомъ дълъ, какъ я могу атаковать со своимъ видомъ?.. Я шилъ господину ротному, приходитъ поручикъ \*\*, и говоритъ: "мив стыдно будетъ умереть въ рваной гимнастеркъ, почини, Мойша, пожалуйста"... Это самый въжливый офицеръ. Я взяль, не въ силахъ быль отказать, такъ меня это "пожалуйста" — разстрогало, до слезъ... Шью, и домъ вспомнилъ... Въ это время, на мое еврейское счастье, подходить господинь ротный... И меня сильно побилъ, и велълъ на брустверъ выста-

вить на пять минуть... Что я буду расказывать, что я пережиль... За это Георгія таки не дають...

- На войнъ дала мнъ барышня одна конфетку, развернулъ, свою фамилію читаю,—Абрикосовъ... Словно кто по имени назвалъ, такъ обрадовался...
- Вёдь я что хотёль? Что-бы по-христіянски, крови не проливать, а на войну помощь нести... Воть удача была хорошая, попаль я въ отрядъ... Вожу, вожу, и коло лошадей хожу... Вся и работа... А во мнъ сердце не только къ тому рвется, я въдь и грамотный, и до людей жалостливый, и все почти понимаю... Надо-бы экзаменъ дълать, кто къ чему... Другому, что лошадь, что раненый, что книжка,—все едино... Только-бы жрать было... А меня на большое дъло надобно. Я голодать согласенъ, только-бы все, что могу, доказать...
- Вотъ о чемъ я больше всего интересуюсь: телеграмму получить. Никогда не получалъ, върно больше бомбы устрашился-бы...
- "Принеси вишивокъ"... Я и пошелъ. А это къ вънцу рубахи у нихъ. Баба дъвкой спину гнула, да золотомъ расшивала, все радость видълась... Вотъ те и дождалась радости... Мужа австрійцы угнали, а ее нашъ брать грабитъ...
- Думай про себя, да терпи, одна только и есть наука. А остальныя науки только по пригляднёе округъ насъ дёлаютъ, чтобы обо всемъ про себя думать было

занятнъе. А главное то,—все тоже. Не проживешь безъ того, хоть какой нибудь грамотный...

— Брата убили, а я не зналъ. Дошелъ до части, спрашиваю, — убили... Я пошелъ искать, сказываютъ, въ братской. Я крестъ сдълалъ, стихи сочинилъ:

Спи, мой брать старшой, Здёсь я брать твой меньшой. Оть отца и селянь, Я съ поклономъ посланъ. Легъ въ чужемъ ты краю, А проснешься въ раю...



Чудное чудо на насъ нашло, Страшное войско до насъ пришло. Пронеси свътлу душу черезъ ту череду, Проведи добро сердце черезъ ту бъду. По чужой по винъ на тотъ свътъ иди, За чужой за гръхъ душой плати...

V.

Унасъ офицеръ, ни тебъ ученъ, ни тебъ уменъ, а словно индюкъ выхаживаетъ. За то до дъла—ни пальчикомъ. Ждемъ, какъ его бой испытаетъ. А думать надо—не быть клушкъ соколомъ...

- Раскажи, говорить, гдё ты ее досталь. Такъ и такъ, моль, говорю, шли селомъ, она и пристала. "На воть десятку: моя". Гдё ужъ перечить... Отдать отдаль, а тосковаль по ней, ровно по невъстё...
- Одно слово, австріецъ. Шинель—сини крылья, распрорешка. Чисто тебъ жукъ, сейчасъ полетитъ. Фуражка ковшомъ, ноги тесмой позамотаны, руки жидкія, глазъ хитрый...
- Весной къ взводному женка пробралась. Гладкая баба и ласку любить. А взводный у насъ, ровно ершъ, весь въ перъъ. Къ ней все офицерики похаживали. Онъ и заскучалъ. Спорится то не съ къмъ, начальство. Оно на глазахъ у тебя съ твоей же женой

спать станеть, а ты ты только молчи да облизывайся... За то нашему брату перепало... За кажнаго за прапора отстрадали. Бога молили, той бабъ убраться; только тогда онъ и стухъ малость.

- Сперва я словъ его понять никакъ не умълъ. Что ни скажетъ, хоть воды подать, стою столбомъ пока раздумаю... Онъ и покончилъ, что я дубъ. А я не глупый былъ, только не привыченъ. А какъ выходилъ я его, полюбилъ меня. Я его бояться пересталъ, изъ дураковъ вышелъ. Какой ужъ дурной, коли мнъ родной...
- И по скольку стыда у нихъ нѣту! Ну ты, да чтобъ я, да разуть себя повелѣлъ, али, извините, посуду парашеньку съ чьихъ рукъ получилъ, да лучше мнѣ скрозь землю провалиться. Это все, что на людяхъ постоянно, тары да бары, да и прислуга имъ все невозбранно, вотъ совѣсть то и стаяла...
- Въдь учить то денегъ стоитъ, а чего выучиваютъ... Не то что работу какую настоящую справить, ноги-руки утрудить, для ради отдыха утомиться,—такъ сапоги сами себъ одъть не въ силахъ, и постелю имъ готовятъ.
- Спить, бывало, однимъ глазомъ, особенно, что до хозяйства, до лошадей. Бывало, кто изъ ребятокъ, съ полатей скрозь сонъ сверзится, отецъ и глазомъ не поведеть, знай храпитъ. А чуть только при конюшнъ что брякнетъ, хоть мышь со стръхи, сейчасъ руку въ кожухъ, и нъту его. За то большой дворъ скопилъ, и до сей поры одинъ владъетъ и работой, и семействомъ всъмъ. Кряжистый старикъ.

<sup>—</sup> Убогихъ, народъ со старины жалъть выученъ. Не дальше-отца-матери кръпостные были. Такъ тогда,

но вотчинамъ то, у звърей господъ, убогихъ ровно на фабрикъ выдълывали. Тетка моя купалась, дъвкой лътъ тринадцати, такъ ее баринокъ на прудъ запопалъ, да и велълъ подъ водой подержать до паморока, чтобы воды барской не мутила. Кликушей и стала, какъ откачали.

- Это еще цвътики. У насъ, сказывали, господинъ чего придумалъ съ перебытку разнаго. На бабу, только на роженицу былъ готовъ. Какъ гдъ бабъ родить, туда идетъ, и послъ младенчика, сейчасъ съ ей спать, ровно песъ кромъшный. Почти что всъ помирали. Бабка моя отца принесла, а сама подъ тъмъ бъсомъ скончалась. Убили его. Да я вонъ внукъ, а забыть того не забуду, сколь смогу—вспомню...
- Эхъ, да кому насъ и любить, больно наружу мы неприглядны. Господъ отъ пищи отбиваеть мужи-ковская осанка. Кто и не взглянеть, а кто и глядить, такъ не видить. Кому охота...
- Что насъ не любить, чвить плохи? Это здвсь только затуманились, по близу крови напрасной. А тамъ мужикъ хорошій, много чего знаетъ. Ни въ жизнь кому обиды не сдвлаетъ, окромя строгости въ семействв. А безъ того нельзя, по старинв...
- И виненъ не былъ. Ръка у насъ по веснъ пошла. Громъ идетъ... У насъ ръка сурьезная, пароходы кодятъ. Вотъ пошла ръка, тронулась по раннему утру. А я въ баню на слободку ходилъ, иду назадъ, слабъ нослъ полка. Слышу, кричатъ. Смотрю, два мальченка

съ ледка на ледокъ швыряются. А ледки, словно стружка на огнъ, заворачиваются... Дяденька, пособи, родненькій, пособи... Ну какъ я пособлю, коль свою душу беречь охота... Не пособилъ... Тутъ народъ сбился, галдятъ-кричатъ, потонули мальченки...

- Вонъ и эта и эта дѣвченка, все это такія. И кто это такихъ беретъ, не скажу. Вонъ той годковъ девять, не больше... А ну, подь ка, подь, не бойся... Стыдъ то есть?.. Эхъ ты, тощая... На вотъ тебѣ полтину, теперь деньги дешевы... Эхъ ты, Акулька... Бетя? Имя тоже... Вотъ ты, Бетя, мало ангелу своему молилась, вотъ тебя, Бетя, и обидѣли... Иди себъ, малая... Война, война...
- Что я дътей порченыхъ здъсь перевидалъ. Жиденка одного такъ забыть не могу. Почитай, въ часъ одинъ, его солдатня кругомъ осиротила. И матку забили, отца повъсили, сестру замучали, надругались. И остался этотъ, не больше какъ восьми годковъ, и съ имъ братишка грудной. Я его было поласковъе, хлъба даю, и по головенкъ норовлю погладить, А онъ взвизгнулъ, ровно упырь какой, и съ тъмъ голосомъ драла, бъжать черезъ что попало. Ужъ и съ глазъ сгинулъ, а долго еще слыхать было, какъ верезжалъ по звъръи, съ горя, да сиротства...

<sup>—</sup> Воть что я удивляюсь, всё каки ни есть солдатики знакомые, фортапянъ стыдобятся. Ужь таки ерники-озорники есть, онъ тебё все середь улицы съ удовольствиемъ произведеть,—а только положить на фортапянъ руку, ажъ краска въ лицъ. И только что ругается похабно. Господа, тъ привычкой развязаны...

- Эхъ читать я люблю... До того пріятно, себя забыть можно. Инда ночью мечтается, что я де не я, а Рыцарь Робертъ храбрый. И что это не мнѣ безъ очереди дневалить, а будто это я къ дамѣ своей лѣзти собрался, и мужа ейнаго стерегусь. Только вонъ, какъ въ зубы кто въѣдетъ, тутъ то ужъ я никакаго рыцарскаго примѣра не подберу...
- Бываеть такъ, только что хорошее съ тобой приключится, письмо получу изъ дому, что все молъ въ порядкъ, здравствують, да кланяются земно,—душа отпустить, и пошелъ думки думать, да гръховъ набираться. Нътъ, человъку душу имъть нужно тугую, притянутую, чтобы объ одномъ душа думала, только такъ и гръху не быть...
- Должны по закону запретъ сдѣлать бабѣ сердце военное рвать... Я дрожу, боюсь за нее, попрекаетъ стерва, и хахалемъ грозитъ... Какой я царю воинъ, коли баба меня за сердце письмомъ вяжетъ... Что тамъ письма смотрятъ, революцію ищутъ, лучше бы язву бабью искореняли...

Есть и книжка, и бумажка, Есть чернила и перо, Да грамотъ не учили, Пропадай мое добро... За плечами сума съра, На башкъ фуражка, За лъсами деревенька, Тамъ моя милашка... Горько плачетъ моя мила, На войну проворитъ, Доберуся ей до рыла, Такъ не будетъ спорить...

- Старый дёдушка, и простой съвиду, ни у него бороды лопатой, ни у него ума палаты... А баба свётлая да ровная, словно пашенька родная... Такая баба—ягода объёденіе. Приманиль ее старикъ больше побоями да страхами. Вотъ и пошло житье, мужъ подъ праздникъ ее и мнеть, и бьеть, свекруха по буднямъ ёстъ ее съ утра до ноченьки, а свекоръ коло нее пётухомъ топчется, да ейный стыдъ платками новыми покрываетъ...
- Я что въ бабѣ люблю?.. Первое: что на бабу лечь, что на жарку печь... Второе: чтобы всегда была до моей ласки готова, и до мужчины охоча... А третье чтобы трезвъ али пьянъ, а надъ бабой панъ.
- Не умъетъ такъ наша баба. Ее облапилъ, да и оземь, только съ нею и дъловъ... А здъшняя, словно птица, на колънкахъ сидитъ, и за волосья потреплетъ, и за носъ дернетъ, да все щебечетъ, ровно птаха... Занятныя... И рубля не жаль...
- Мы на бабъ насмотрѣлись здѣсь на разныхъ. Сказать что смѣлы очень, это вѣрно, только смѣлость то ихняя отъ глупости больше. Вотъ въ Каменцѣ шпіонка въ крѣпости въ турецкой посажена была. И женихъ ейный тамъ же смерти ждалъ. Такъ вѣдь что, пустая душа, придумала, передъ смертью то. Щипцы все просила, да краску, чтобъ волосья перекрасить. Это, какъ вѣшать то ихъ станутъ, такъ жениху чтобъ покрасивше быть. А тому, не то что на невѣсту любоваться, разумъ собрать не въ пору было, со страху то.

А баба, та все объ одномъ. Не на дъло баба смълость свою тратитъ, хвалить не за что...

- Что я здёсь книжку одну прочиталъ, про любовь... Странно мнё какъ-то, и не вёрится. Развё что господа... Одо разсудить, вёрно, что самое главное, для себя что лучше найти. Только въ жизнь не повёрю, чтобы и хлёба, и квартиры для любви не пожалёть... И у насъ любовь трудная, да все больше по душамъ прячется... А живутъ по людски...
- Долго-ли я лежалъ, не знаю. Звъзды, идти надо, я полжомъ на горку выбираюсь. За горою, знаю, нъмцы. Ракеты все слъва, и то радъ. Ползу, слышу разговоръ ихній. Смотръть—ничего не видать. Только совсъмъ близко огонь всполохнулъ. Здоровый нъмецъ машинку разжегъ, кофій варитъ... А духъ, Господи... Думаю, коли-бъ этого, вотъ хорошо-бы... Слюны полонъ ротъ... Я ползу, а онъ сидитъ, ждетъ кофію, на огонь засмотрълся...—Смотри, смотри... Сзаду навалился, душить скоренько. Молча сдохъ, съ испугу видно... Я за кофій, пью, жгусь-тороплюсь... Выпилъ, машинку да каску съ собой унесъ...
- Не надобно-бы о плохомъ мечтать, гръхъ и вредно... Я теперь, кромъ женскаго пола, ничего во снъ не вижу... И все будто, мнъ мъшають, то не хочеть она, то я не могъ, то стрълять стали, а то такой сонъ снится. Ходитъ здоровая баба по хатъ, все наружу. И я въ чемъ мать родила... И такъ до нее присыпаюсь... Согласна, будто, баба, пристроились на лавкъ, все какъ слъдустъ... Вдругъ давка къ небу... А я думаю, телько-

бы мит свое посптть, давно бабы не видаль... А лавка къ намъ въ деревню, да къ жент въ избу насъ и предоставила... Въ ангельскомъ-то видт... Жена меня съ бабы кочергой сбила...

- И предсталь онъ на тоть свъть. Съдыя стоять передъ нимъ ворота, ржавыми замками замкнуты. Таки ворота да замки велики, думкой онъ не осилить, какъ за тъ ворота попасть. Стучить рукою своей смертною, голосъ ворота подають, ровно воробей по крышъ проходить. Такъ и стоить тоть человъкъ передъ дверьми, черезъ всъ въка, и знать не въ силахъ, что за воротами то, рай аль пекло. Недовъркамъ Господъ такое наказаніе придумалъ...
- Я опять до него приступаю, отдай да отдай. Не даеть и въ глаза смъется, я моль, сильнъе. Не избить, не отнять... Что день, у насъ драка, начальство наблюдать стало, особенно меня, что я за имъ, какъ тънь ходилъ... На что ему кольцо, а мнъ ровно душу вынули... Цълехонькую ночь снится, дни прежніе все время въ головъ. Жить стало не въ моготу... Говорю, утеку и муку приму... Утекъ, поймали, и наказали примърно, ни състь, ни лечь... Тогда отдалъ...
- Сидълъ онъ не долго въ приморскомъ городъ, пока чесотка прошла. Тогда осмотръли его и пустили. Пробрался онъ въ большой городъ, такихъ у насъ и нътъ. Работалъ, точно, что хуже вола запрягался, обиды же не было. И скоро деньгу нажилъ, женился на ихней, очень красивой, дътей двое. Все было. А война пришла—сперва уламывалъ жену, а какъ не уломалъ, бросилъ и семью и дъла,—да на второй же мъсяцъ въ

окопахъ, на тотъ свътъ и угодилъ... Рядомъ страдали. Нисто не тянулъ, самъ виненъ. Вотъ она кровь то родная.. Всего нужнъе...

- Все едино, по твоему. Скажуть тоже. Только дубина какая, стоерослая одинака бываеть всю свою жизнь, да и ту червь наново выточить. А ужъ человъкъ то... Есть на свътв ночь-день, есть и солнца всходызаходы, зори разныя. И во всякъ часъ человъкъ разный. Душа одна, а во всякъ часъ та душа разно отзывъ даетъ. Съ солнцемъ—радость да жизнь, съ ночькой—горе да смерть; сонъ то, ровно материна рука, глаза прикроетъ, ласку-отдыхъ наведетъ. Ты только гляди вокругъ, да все примъчай, много чего увидишь. А то, "все елино", скажутъ.
- Черезъ всю землю война пораскинулась... Одна отъ нее дорога—на тотъ свътъ... Кабы знатье, какое тамъ житье, —давно-бы ушелъ...

\* \*

— Ужъ ты, каменье при дороженькъ, Не сбивай, не рви наши ноженьки. Ты тяжка—высока крученька, Не пали, не жги наши рученьки. Ужъ ты, тънь густа, да калинушка, Разомни, схолоди наши спинушки. Ты студена вода при обочинкъ, Ужъ ты смой, сцъли наши оченьки. Куды путь ведетъ, сърый людъ идетъ, А и нътъ пути, безъ пути идти, Да не по счастье, не по радости, А по горькое гореваніе, Тъла бълаго разорваніе.

Ужъ ты, Господи, ты небесный Отецъ, Сыми съ воина колючъ-золъ вънецъ, Ты стуши-сгони войну-заботушку, Вороти мужику хлъбъ-работушку...



Ты тоска, моя тоска, Гробовая ты доска. Куды глазомъ ни гляну, Только видно, что войну! Оглушилось мое ухо, Отъ военнаго отъ духа, Поустала и рука, Отъ желъзнаго штыка. Оттоптались мои ноги, Отъ военной отъ дороги.

1 117

## VI.

Унѣмца башка, ровно засодъ хорошій, смажь маслицемъ, да и работай на славу, безъ помѣхи. А мы что... Перво на перво, биты много. Вонъ мнѣ и по сей день, окромя побоевъ, ничего не снится. Учить не учатъ, бьютъ да мучатъ...

<sup>—</sup> Что объ этомъ говорить, развѣ нашего брата спрашивають. Я дома учился, каждый день къ Николаю Ивановичу ходилъ отдѣльно. Очень меня за способности любилъ, ко всему я былъ способный. Починить часы, и то сумѣлъ сразу. Все понималъ, и то понялъ, что на войнѣ не такіе теперь люди нужны... Вотъ и я въ пѣхотѣ, что песъ на охотѣ. На сворѣ сижу, ничего не вижу...

<sup>—</sup> Нъту хуже, какъ думать долго. А неученому, только одно и есть, кромъ работы. Ученый, тотъ все

знаетъ, и читаетъ по книгъ, что ему чужой толкъ придумалъ. У него душа свободна. А темный все своимъ умомъ ворочать долженъ...

- Выравняетъ намъ нѣмецъ дорожки, не будетъ намъ ни рвовъ, ни буераковъ. Грязь, такъ и ту вымоетъ. Только, что народу до того времени сгинетъ, и какойтакой человѣкъ по тѣмъ путямъ ходить станетъ,—не придумаю...
- Объ одномъ жалко солдата, что у него голова на плечахъ... Эхъ, кабы да только руки—ноги, воевалъ-бы безпечально, царю славу добывалъ.
- Что вернусь—долго дома не заживусь, на каторгу живо угожу... Женка пишеть, купець нашь до того обижаеть, просто жить невозможно. Я такъ ръшиль: мы за себя не заступники были, съ нами, бывало, что хошь, то и дълай. А теперь повыучились. Я каждый день подъ смертью хожу, да что-бы моей бабъ крупы не дали, да на гръхъ... Коль теперь попустить будеть, опять на войну, что отару погонять... Нъть, я такъ ръшиль, вернусь, и ножъ Онуфрію въ брюхо... Выучены, не страшно... Думаю, что и казнить не стануть, а и стануть, такъ всъхъ устануть...
- Баба, что блинъ, бъла да кругла, тъмъ и мила. Моя баба въ три обхвата. Ей дътей рожать, что цвъты сажать. А ума у ней не требуй... Письмо увидитъ, такъ до того испужается, что мокро подъ ней... А разъ, я ее съ пьяныхъ глазъ, иконой клясть почалъ. Такъ ее три дня потомъ бабы отливали, не въ себъ была...

- А я только любовь-зазнобу узналъ. Другой такой нътъ на цъломъ свътъ. Умильная, тихая, слова зазорнаго не знаетъ, всякую работу подымаетъ, и глаза черные, ровно жуки...
- Я на нее въ церкви, какъ глянулъ, такъ душу ей и отдалъ. Домой шелъ, все она представляется. Въ тотъ часъ ръшилъ, что сватать только ее согласенъ. Сталъ хитрости выдумывать. Отца уломалъ, а мать затаилась. Женился. Мать-то ее поъдомъ по сю пору ъстъ... А мнъ, съ другой бабой, что на печь,—что въ гробъ лечь...
- Гудокъ прошелъ, я въ ворота. Смотрю, идетъ, на меня не глядитъ. Приказчикъ къ ней. Она хвостомъ вертитъ, а отъ него, ажъ паръ валитъ, такая имъ другъ на дружку охота... Взялись объ ручку, пошли, я за ними. Они въ чайную. Я ввалился, грому надълалъ, отдай жену, кричу... Бери, говоритъ, вотъ она, вся твоя. А только завтра разчетъ... А миъ разчетъ не въ разчетъ, ребятъ двое... Смирился, шапку разодралъ, да не на емъ, а кровную... Ушелъ изъ чайной то, въ кабакъ... Да кабы воля, и посейчасъ-бы такъ...
- У меня братишка по семнадцатому году померъ. А годковъ съ пяти хворый былъ. Мамка его прибила, гусенковъ двое задавилъ, она его и сломала. Все сохъ, да сохъ... Вотъ этотъ такъ умълъ скучатъ. На печи мы съ имъ вмъстъ спали, середь ночи разбудитъ, да тихо мнъ и скажетъ: "Сидоръ, а Сидорокъ, кошки мое сердце рвутъ, такъ скучаю... Что я, горемычный, съ собой дълать стану, какъ вырасту—горбъ въдь у меня." Заплачетъ, да такъ всю ночь, до утра... Горькую скуку терпълъ...

- Я надъ ръкою лягу, а по надъ озеромъ, или гдъ вода стоитъ,—ни за тысячу не согласенъ. Былъ со мной случай. Съ бабой своей повздорилъ, въ село къ кабатчику за водкой сходилъ, да на обратномъ пути, надъ озеркомъ эдакимъ пристроился. Баранкой закуснваю, и на бабу чертей пускаю. Подпилъ, и заснулъ до самаго мъсяца... Выкатился мъсяцъ, я глаза продралъ, смотрю, по водъ какъ-бы круги идутъ... Словно рыбка играетъ... Ну рыбка и рыбка... Анъ не рыбка, а людскіе образы зеленые, безо рта, съ глазами выпученными... Смыкаютъ образы кругъ, и словно на стеблъ, изъ воды тянутся къ мъсяцу... Стебель тонкій, словно струнка, а образы, какъ подсолнухи, поднялись надъ водою, глаза закаченые... Понялъ я, что смертные это образы...
- Я не говорунъ какой Балакиревъ. И слово мое отвътное. Не допустилъ Господь крови попробовать, а такъ въ охоту, ровно не на аржаномъ взрощены. Скажу, гирей взвъсишь...
- Въдьмы есть, кресть приму на этомъ. Иду край села, въ девятомъ изъ конторы вышелъ, въ умъ чаи-кофеи, и ничего страшнаго. Шасть подъ ноги собака, незнакомая, бълая и пятна по ушамъ... Думаю, приблудился песъ. А всего-то и любилъ я, что покой свой, да охоту... Я за собакой побегъ, чья такая, думаю... Хороша... Цмокаю, и всъ клички перебралъ, не оглядывается и хвостъ подъ задъ зажала... Она подъ амбаръ, я съ тругой стороны, а изъ подъ амбара-то Арина лъзетъ... Запыхалась вся, ажъ парная, словно ее псы гоняли... Платокъ бълый, и на емъ при ушахъ пятна... На нее давно подозрънье было...

<sup>—</sup> Такое со мной бываеть, что самое простое не пойму, ровно всъ слова чужія стануть. Надъ какимъ

словомъ, ну тамъ-хлъбъ, али столъ, али песъ, все едино отою столбомъ. Чуднымъ кажется то слово, ровно ты дитя малое, и впервой тому слову учишься. Все это, думаю, отъ жизни здъшней. Сонъ не сонъ та война, а и не житье настоящее...

— До села онъ только ужъ ко всенощной добрались, и вей прямо въ церковь. Отстояли, темно ужъ. Куда ночевать проситься стали. Старуха старая ихъ догнала, къ себъ зоветъ. "Идите, бабы, да идите ко мнъ ночевать, я въ избъ одна живу, и съна вамъ натаскаю, и хлъбушка дамъ. Бабы съ радостью. Съновалъ она отперла, съна онъ взяли, на полъ набросали, да и спать. А старуха на печкъ легла. Только ночью, стукъ кто-то въ окошко, а потомъ дверь рвать. Бабы спрашиваютъ, всполохнулись. А старуха "цыте", говоритъ. Только слышать дверь отворилась, пришло что-то въ избу, къ печкъ, заслонку отворяетъ, ухватомъ горшки шевелитъ... А потомъ въ амшенникъ прошло, да тамъ хлопочетъ... А потомъ опять въ избу, и на печь скребется, лъзть хочетъ... Тутъ стала старуха голосомъ молитвы читать, и бабы за ней... Сорвалось съ печки, не долъзло, зубами застукало, да въ дверь, да со двора, въ окошко брякъ... Тутъ пътухи, и сгинуло... Старуха и говорить, "то невъстка моя съ мъсяцъ какъ удавилась, руки на себя наложила, ходить еженощно ...

<sup>—</sup> Я змёй страсть боюсь. Я какъ то на братана играючи, вёткой размахнулся, а на той на вёткё гадюка привёсилась, да мнё за пазуху. Я и обмеръ на долгій часъ, въ горячкё пролежалъ. Съ той поры и боюсь.

<sup>—</sup> Гляжу, что руки у васъ не какъ у людей, малы больно... И нътъ для нашего брата милъе, какъ у сестры

руки нъжныя... Словно во снъ такая работаетъ... Всебы не кричалъ, чтобъ не оглянулась, да не проснулась..

- Куда ночью солнце уходить, я не скажу. Чего не знаю, того не скажу. Только не върю я тому, что будто мы отъ солнца сами ночью отвертываемся, и что свътить оно тогда другимъ какимъ мъстамъ. Не можетъ того быть. Когда бъ и камни на землъ говорить стали, и тъ бы солнца отъ себя не пускали. А ужъ тварь то, живущая, безъ солнца, и Бога не увидитъ...
- Самое красивое на свътъ на ръкъ солнце встръчать. Выглянеть оно, туманъ взовьется. А огонь солнце, ровно легкій паръ, быстренько въ высь вскинется. Зальются птичьи голоса, застрекочетъ тварь разная подъ травами, и вода отъ многой жизни заплещется. Ровно ты при міра твореньи стоишь. Такъ и ждешь, Бога Отца ужаснуться...
- Любила она меня не знай какъ. Пока люба была, терпълъ любовь ея, а опостылъла—хуже побоевъ считалъ, взненавидълъ. Все темно стало, на зло жить началъ, изсохъ весь. Уйти надобно было.
- Сказку буду сказывать, про чудо лѣсное. Шелъ мужикъ лѣсными путями, берестяными лаптями... Долго шелъ, аль коротко, только стоитъ изба межъ елей, безъ оконъ, безъ дверей... Стукъ-стукъ, дай кости согрѣть, не на печь, такъ хоть въ клѣть... "Ты кто будешь, что меня, чудо лѣсное, будишь?.. Я чудо, ни добро ни худо. Меня чудо понять, въ руки золото взять"... "Вотъ-бы мнѣ чудо, что бабу, залучить... Чудо, а чудо... Я мужикъ здоровый, и до тебя готовый. Приходи на ночь въ клѣть, до свѣта буду пѣть... И солено,

и сладко, и съ краю, и въ накладку... До самаго до красна, пока заря ясна... Буду пъть до упаду, и съ переду и съ заду"... Пришло чудо въ клъть сталъ мужикъ чуду пъть... А утро пришло, чудо въ избу ушло... Осталась золота охапка, только самъ-то мужикъ, словно тряпка...

- Стой, кричу, стой, не бойсь, что холодно, а ты сигани, ноги не замочишь, Онъ сиганулъ, да въ воду. Надълаль намъ бъды, часа три искали, знашли нежива. Да всъ на меня, чего мальца подбилъ... Будто на мнъ тотъ гръхъ. А я вотъ не чую, не я, такъ нъмецъ. Теперь смерти то не уторопить, все во время...
- Говорить, я тебъ теперь ничего больше невинна; что и было, то забыла, другой владъеть... Такое говорить, вредная баба... Нъту злъе правды...
- Эхъ жизнь духовная, потъха человъчья, не иначе. Жеребецъ по церкви ходить, да въ ризы святыя рыгаетъ съ перепою. Нътъ, ты мнъ монаха дай, жизнью славнаго, тогда и въры требуй...
- Глупостей я знаю много. Воть дёдь, жильжиль, да на тоть свёть и угодиль. Все у него отвалилось, только... и остался... Онь бабу искать, нёту, у бабы свое мёсто. Онь въ землё дырку провёртёль, да землю и сталь любить... Да еженощно... Сладко дёду, и заботь нёту... Только черезъ девять мёсяцевь, лёзеть изъ земли махонькій человёчекь, вылёзь, сёль и говорить дёду: "Здравствуй папаша... Умёль родить, умёй и кормить, умёль пёть,—умёй и терпёть". Воть те и безъ заботы...

- Я прошелъ впередъ, не замътилъ, какъ отдълился... Подходитъ нъмецъ, да вотъ такъ и подходитъ, мърнымъ шагомъ... А я и забылъ, что бить нужно, всталъ, жду... Очень важно идетъ... Подошелъ, взялъменя за грудь и на себя зачъмъ-то тянетъ... Оба мн одуръли... Тутъ я, какъ почуялъ желъзо на его груди, холодное что-то, такъ первый въ себя пришелъ, и кулаками его обоими промежъ глазъ. Онъ сълъ, а я тогда винтовку поднялъ, да его прикладомъ, по тому-же мъсту... Лица не видно, что крови... А что дълатъ дальше, не знаю. Вотъ не знаю, что дълать, коль ребятъ своихъ кругомъ нътъ. Не стоять-же коло него?.. Каску съ него подобралъ, свалилась, да назадъ... Свою часть ужъ не нашелъ. Вотъ тебъ и подвигъ...
- Сижу я тихо, а онъ, вижу все до меня добирается, кого спроситъ, а все мнѣ кричитъ, "ты с... с... слушай, да на усъ мотай, а то я въ зубы тебѣ всю словесность кулакомъ всажу"... Съ этого его слова, душа у меня обомлѣетъ, и умъ за разумъ зайдетъ. Какъ до меня дойдетъ дѣло, не то что по наукѣ чего, а и имя то свое крестное забуду бывало...
  - Сказать сказку не долго, да развѣ жъ сказка простое дѣло. Сказка сказкѣ рознь. Ина сказка, что ни слово—дерьмо готово, а то и така есть сказка—ума разума вязка.
  - У насъ вольноопредъляющій хорошо рисуеть. Ну, все что увидить, такъ тебъ похоже изобразить. Ровно все тебъ вдвойнъ, одно и то же... Ажъ скушно станетъ...
- Я думаю, очень интересно мив должно быть въ театръ. Но не очень было понятно, кругомъ народъ

о своемъ шумѣлъ. Сказку-бы какую показали, тутъ понимать нечего; а душа въ чужой-то жизни, словно утица въ водѣ...

- Развѣ жъ убивецъ особенный какой человѣкъ, стараться для того немного надо. Пришелъ ты до дому, всего нехватка. Ребяты съ недокорму паршивѣють, хозяйка усохла, да тебя за ущербъ за всяческій по-ѣдомъ ѣстъ. Брюхо съ голоду день деньской гудитъ. А тутъ злодѣй ночной послѣднюю скотинку свести норовитъ. Ну, какъ поймешь, такъ въ головѣ окромя какъ бы того вреднаго со свѣту убрать,—ничего и нѣту, такъ и убьешь...
- Спросилъ батю, "чи правда, что на исповъди гръхъ скажу, хоть царя убилъ, а не скажетъ батюшка, запретъ такой?"—"Правда",—говоритъ... Я ему и скажи про Агашку, что женился не на ней, а испортилъ дъвку. А онъ спрашиваетъ, чи противъ совъсти поступилъ? А я сказалъ, что по совъсти, а противъ сердца... По совъсти—отца съ матерью успокоилъ, а больно Марьи не любилъ, рябая... А онъ говоритъ, "главное по совъсти, я тоже васъ на битву благословляю и крестъ даю цъловать, по совъсти... А по сердцу,—наплевать,—да къ попадъъ въ поцовку"...
- А у насъ какой батя быль. Самъ малой, ротъ толстый да мокрый, глаза косые. А бабы, бывало, ни одной не пропустить. На стирку къ себъ зазоветь, да и мнеть ее по чемъ зря. Какъ дознались, били его сильно, и благочинному жаловались. Лютый попъ былъ, вдовства не могъ вытерпъть, крутилъ-мутилъ, и повъсился...

- И чего отъ меня думаетъ, не пойму. Умасливетъ, и такой, и сякой, немазаный... И уменъ то, и доберъ, что молъ, плохо жить такому орлу. Иди, говоритъ за нами, мы русскому народу свътъ показать хотимъ. Къ чему, думаю, ръчи такія?.. А какъ сидълъ на подсудной скамъв, такъ сказать былъ долженъ, за что жидовъ громилъ. Вотъ и сказалъ, что нанялся, правду сказалъ. Изъ суда домой пришелъ, хозяинъ бить сталъ, за правду мою... Говоритъ, развъ душу нанимаютъ? А что деньги давали, такъ то на прожитье... Билъ и срамилъ, и въ ночные перевелъ...
- Что здѣсь плохо—многіе изъ нашего брата, нижняго чина, сонъ теряють. Только глаза заведешь, ровно лавку изъ подъ тебя выдернуть, летишь куда то. Такъ въ ночь то разъ десять кричишь, да прокидываешься. Развѣ жъ такой сонъ въ отдыхъ; мука одна. Это отъ войны подѣлалось, съ испуговъ разныхъ...
- Чудно мий здйсь передъ сномъ бываетъ, какъ устану. Ровно не въ себй я. Ищу и ищу я слово какое ни на есть, ийжное только. Ну, тамъ, пвйтикъ, али ворюшка, либо что другое, поласковйе. Сяду на шинель, да самъ себй разъ десять и протвержу то слово. Тутъ мий, ровно кто приголубитъ, сдйлается и засну тогда...
- Молчальникомъ мы его звали. Лицо у него дъвичье, а сила въ рукахъ была, ровно у богатыря стараго. Оглобли ломалъ, обиды жъ не чинилъ никому. Такъ вотъ, видълъ я, что жизнъ то наша безтолковая, да небережливая, изъ того молчальника понадълала. Угнали его за безпорядки. Спился, лицомъ страшенъ сталъ, силушка изъ рукъ то въ дрожь перешла, и молчанье свое на послъднюю на матерщину смънилъ.

- Сталъ онъ ко гробу, руку протянулъ, "невиненъ",—говоритъ... А самъ глаза закрылъ... Только слышитъ, шумъ, топотъ, суета по церкви, и крики... а потомъ, словно послъ грому, тишь настала... Раскрылъ глаза, Матерь Пречистая!.. Вплотную стоитъ передъ нимъ покойникъ, кровь изъ раны его хлещетъ, а въ церкви только они двое... Ужаснулся народъ, разбъжался... Глянулъ злодъй мертвому въ очи, и померъ...
- Лѣса густые да древніе, таки лѣса непроглядные, ровно не идешь скрозь нихъ, а только то въ пѣснѣ старинной поется. Такой лѣсъ стоитъ, дороги въ немъ не торятся, сила въ землѣ той великая, путину человѣчью травой-буйной зароститъ, сучьями завалитъ и на самомъ на нужномъ на мѣстѣ ручей быстрый погонитъ. Въ лѣсу томъ жизнь чужая, не для ока человѣчьяго, и нежить есть...
- Лекарство сталъ принимать, докторъ ругается не работай, да не работай, а то совсёмъ кишки вылёзуть... Вотъ лёсъ возиль, и вывалились кишки... А на войну годенъ оказался... Здёсь все легко, коли страхъ подымаещь.
- Сидить съденькій старичекъ, и лапти накручиваетъ. Не видать по немъ, что чего выучить въ силахъ..: Я присълъ, и долгіе разговоры у насъ пошли. Научиль меня всему... "Горе людское, что тънь облачная. Пока не ослъпъ, все солнце жди. Пройдетъ тучка, выглянетъ красное. Худо только одно,—на жизнь слъпу быть, да солнце-радость забыть"...

Къ ръкъ полянка бъжитъ, деревами усажена ровно такъ. Зелень по ней бархатная, и посередь ея

ручеекъ туда-же въ ръку бъжитъ. Глазу сладко и сподручно, на простоту эту радоваться...

- Птицы, вотъ по комъ я здёсь скучаю. Я вёдь птицеловъ, охотникъ... А здёсь нёту птицы. Попоетъ птаха недолго, и отъ выстрела охоту къ местамъ этимъ теряетъ. Для меня, птичья тишина, словно громъ... Я только къ птицъ и ухо имъю...
- Я прежде коло саду ходилъ. И отецъ мой садовникъ, и дъдушка тоже. Кръпаки садовники были. Дъдъ, тотъ заграницей саду то обучался. И мать садовничья дочка. Вотъ, я отъ того и нъжный такой. Мы споконъ въковъ крови не видывали, да на цвъты радовались. А на войну то только съ червями, да съ жуками хаживали. Меня изъ сада то выкорчевали, ровно грушу старую. Какой я воинъ...

Душа вольная, свътъ широкій празелени зеленя, во поляхъ, во садахъ

на яблонькахъ.

А по осени, на рябинушкъ, на рябинушкъ, на калинушкъ.

Душа вольная, свъть широкійна грибной, на алой шапочкв, на лвсной, на спълой ягодкъ, на всякомъ на цвътикъ

лазоревомъ...

Душа вольная, свъть широкійна лисьемъ на хвостъ-искрасна, на дъвичьемъ на лицъ-измлада, на съдомъ на умъ-издавна... Душа вольная, свёть широкій...

VIII.

\* \*

Какъ нъмецъ кофій пьетъ, Съ сахаромъ въ накладку, У него война идетъ, Ровно бы въ прохладку. Какъ окопы съ оконцомъ, А въ стънъ картина, Какъ постеля съ матрацомъ, Не натрудишь спину. Какъ въ окопъ чистый полъ, Подъ воду боченки, Какъ день цълый полонъ столъ, Цъльну ночь дъвченки... И веселье и питье, Безпечальное житье...

Какъ Вильгельмъ насъ устрашилъ Шесть мошенниковъ родилъ. Гинденбурскій генералъ Всю Варшаву ...

Худыхъ дъвокъ да старушекъ, Бережемъ мы для братушекъ.

Мы братушекъ въ плѣнъ возьмемъ, Пусть ихъ любитъ ночью-днемъ. Нѣмчурѣ дадимъ по росту, Что ни дѣвку, то коросту.

Сушилъ сушилъ я портянки, да не высушилъ, Сидълъ, сидълъ я въ окопъ, да не выскочилъ. Какъ Егорья захочу Изъ окопа заскачу, А Егорій не дается, Надъ моей бъдой смъется...

Спой ка пъсню канареечка,
Про судьбу мою элодъечку,—
Какъ на фабрикъ свои жилы рвалъ,
Какъ по праздничкамъ съ бл... гулялъ,
Какъ женился на немилушкъ,
Наплодилъ дътей, словно адъ чертей,
Пораздалъ дътей по чужимъ семьямъ,
Колотилъ жену я ажъ до синя...

На войну какъ насъ то брали, Всю мы путь со страху с.... А какъ съли мы въ окопы, Отсыръли наши ж.... Только задъ мы обсущили, Тутъ насъ бомбой устрашили. Напужали, что собаку, И велятъ итти въ атаку.

Какъ турецкій то султанъ, Взялъ у нъмца синь кафтанъ. Скинулъ феску, шаровары, Пошли съ нѣмцемъ тары-бары. Дай намъ злата милліонъ, И бери насъ всъхъ въ полонъ. Будемъ мы съ тобой въ союзъ, Только-бъ сыто было въ пузъ. А Макензинъ капитанъ Плохо турокъ пропиталъ. Какъ у турка вспухло брюхо И пошла у нихъ разруха. Ты зачёмъ нёмецкій стерва Намъ даешь гнилы консервы? Хлъба далъ, что котъ наплакалъ, Такъ садись ты задъ на колъ. Сълъ нъмчуга на колу, Свъсилъ ножки до полу. Онъ не долго посидълъ, За нимъ дьяволъ прилетълъ. Взялъ Макензина за воротъ, Потащиль въ пекельный городъ. А ужъ тамъ сидитъ давно, Все нъмецкое г.... Гинденбургъ, обнявшись съ Вилькой, На одной торчать на вилкъ, Поливпили кронпринца, За обои за ... Францъ Іосифъ старичекъ Зацъпился за крючекъ. Фердинанда-же собаку, Закопали носомъ въ с.... Вокругъ нѣмцевъ бѣсы скачутъ, Нъмцевъ матерно собачатъ. Будешь німець віжь терпіть, Заслужиль, м...т... ...

Исходилъ я цълый свътъ, Аккуратнъй нъмца нътъ. Какъ онъ рану заполучитъ, Сейчасъ ножки подкорючитъ, И приляжетъ на песокъ На положеный бочекъ. Онъ четыре раза охнетъ, А на пятомъ разъ сдохнетъ, Все чтобъ въ самый акуратъ, Ужъ такой онъ супостатъ...

Ты скажи, скажи братишка, Коль головка хороша, Пораскинь ка ты умишкомъ, Хуже нѣмецъ, али вша? Какъ насъ нѣмецъ убиваетъ, Не по малу, разомъ, А какъ вша насъ поѣдаетъ, Что лиха зараза. Эхъ, не страшенъ супостатъ, Его не боюся, Съ нѣмцемъ биться я бы радъ, А со вшою боюся...

Ужъ какой у насъ начальникъ, Просто Богу кланяться, Какъ ни пальчикомъ не тронетъ, Ни дурнемъ ругается. Онъ намъ пищу всю провъритъ, Объ одежъ справится,

Онъ солдату просто въритъ, И чиномъ не хвалится...

Ухъ, и старъ Іосифъ Франецъ, Издырявился, что ранецъ. Вильгельмъ душитъ, не жалѣя, Австріяка дуралея.

Цъльный мъсяцъ съ тобой бился, Да на печку напросился. Какъ за то ты мнъ постыла, Что меня ты допустила. Да по что ты мнъ мила, Коль себя не соблюла. Прокляните мать-отецъ, Возьму чесну подъ вънецъ.

Ты признайся генераль, Какъ войну ты воеваль?

— "Какъ бывало я вскочу, Умываться захочу, Трутъ меня душистымъ мыломъ, А я имъ рукою въ рыло. Тутъ чесать, да одъвать, А я матерно ругать. Чаю-кофію напьюсь, Да на койку завалюсь. А отъ нъмцева орудья,

Оченно болълъ я грудью, А огъ пушечнаго звука, Засвербило мое ухо. Мнъ коляску подаютъ, Въ лазаретъ меня везутъ. Такъ то разъ меня везли, Да знать плохо берегли, А нъмецкій еропланъ, Мнѣ на голову наклалъ, Мнъ на голову наклалъ, Я на небо и попалъ"... - "Убирайся ты къ чертямъ, Ты не воинъ, чисто срамъ, Для такого на томъ свътв, Не знайдется лазарета"... Осерчалъ тутъ генералъ, Задираться съ Богомъ сталъ: "У меня красна подкладка, У меня своя палатка. У меня жена вся въ бантахъ, А тужурка въ эксельбантахъ, Какъ на мой на кажный палецъ, Есть хорошій ординарець, Какъ на кажный башмачекъ, Есть особый деньщичекъ."

Столь Вильгельма ненавижу, И заръжу коль увижу. А Вильгельмову супругу, Я по ... да подпругой, А Вильгельмова сынка, Раздеру я до пупка, А Вильгельмову сестру, Подъ себя давно вострю, А Вильгельмовыхъ то дочекъ,

Раздеру до самыхъ почекъ.
Какъ я крестъ съ него сдеру,
Крестомъ ... отдеру...
Коли двери на запоръ,
Не велико это горе,
Мы казаки ровно звъри,
Лъземъ въ окна, словно въ двери...
Ничего-то мнъ не надо,
Битва вотъ моя отрада,
Пропадай ты все пропадомъ,
Мнъ Георгій есть награда...

Вы военные студенты, Вы каки интелигенты... Онъ не въ книжку читанетъ, Онъ къ сестрицъ все идетъ. Ничему онъ насъ не учитъ, Коло барышень канючитъ, Не работу работаетъ... Поварское уплетаетъ...

Ухъ, ухъ, ухъ, ухъ, На войнъ я пътухъ, На одной ногъ скачу, Да со страху кричу...

Пушка громомъ бухаетъ, Во миъ печенка ухаетъ, Съ пулеметнаго огня, Да подвело всего меня, А съ ружья сгубилъ я силу, Мнв въ траншев, что въ могилв...

Какъ въ атаку мы пойдемъ, Тамъ Георгія знайдемъ. Я съ окопа выскочилъ, Да раненье получилъ, Такъ мнѣ нѣмецъ засвѣтилъ, Я Георгія забылъ...

Я гимназію не кончиль, Да въ окопы прямо скочиль, И попаль въ ниверситеть, На геройскій факультеть...

Туть бабью какое счастье, Что стоять пъхотны части. Пъхотинецъ безъ каприза, Что ни баба, то суприза... Будь Арина, будь хоть Фекла, Будь малина, будь ты свекла, Будь ты ключикъ прохладной, Будь ты дворикъ проходной, Будь хоть лужа при дорогъ, Пъхотинцу только бъ ноги...

Ужъ ты нъмецъ-колбаса, Натянулъ ты намъ носа, Какъ мы чаяли, что лопнетъ, По башкъ онъ насъ какъ хлопнетъ. У него ружье, что пушка, У насъ пушка, что хлопушка, Еропланъ у нихъ не достать, У насъ-курка мокрохвоста, Какъ галета ихня-медъ, Съ нашей-круглы сутки рветъ, У нихъ баня хороша, А насъ сутки гложетъ вша, Ихъ начальникъ, что картина, Нашъ дерется какъ скотина, Для нихъ музыка играетъ, А насъ матерно ругають, Нъмцу взводный ручку жметъ, А намъ взводный морды бьетъ...

Какъ я вспомню про деревню, Ажъ душа ломается, Въ той деревнъ моя женка На работъ мается. Какъ я вспомню про деревню, Ажъ рука зачешется, Въ той деревнъ моя женка Съ мужиками тъщится...

Укажи ты мнѣ святаго, Что бы женскъ поль обожаль, Я бъ на брюхѣ предъ иконой Цѣльный Божій день лежаль, Я бъ молился, не отсталъ, Пока бъ гладку бабу далъ, А то просто не въ терпежъ. Съ одиночки пропадешь...

Не обрался я бъды, Какъ попалъ я вотъ сюды, Не пришелся я по нраву, Никогда не буду правый. Нъту хуже взводнаго, Для кого невгоднаго, Все ругается да бьеть, Да со свъту сживеть. По окопу нъмецъ шкваритъ, По сусаламъ взводный жаритъ, Не житье, а чисто адъ, Я домой удрать бы радъ, А домой не удерещь, Дезертиромъ пропадешь. Буду жить да утвшаться, Да геройства набираться, Какъ Егорья получу, Такъ никто не по плечу...

Нъту хуже той напасти,
Какъ служить въ пъхотной части,
Пъшки день деньской идешь,
Только ляжешь, гложетъ вошь,
Только вшу почнешь гонять
По окопу бомбовъ пять,
Всъ печенки первернутся,
Тутъ команды раздадутся,—
Эй, ребяты, не сиди,
На штъчки время идти...

Отъ царя исподняя,
За то шкура родная.
Такъ мнѣ станетъ жалко шкуры,
Не испортилъ бъ врагъ фигуры,
И фигуру и лицо,
Обручальное кольцо.
Станутъ ножки, что пуды,
А податься некуды...

Былъ я юноша не слезный, А теперя сталъ сурьезный, Шутокъ больше не шучу, Все зубами я стучу. Застучитъ тутъ всякъ зубами, Какъ засыпитъ врагъ бомбами, И дымитъ то и гремитъ, И по людямъ страхъ стремитъ...

Какъ веселье на войнѣ
Только въ бабѣ да въ винѣ,
Какъ геройски мы возьмемъ,
Будь хоть ночью, будь хоть днемъ,
Всѣ затулинки обыщемъ,
А вина да пива сыщемъ.
Всяку душеньку увидимъ,
И старушки не обидимъ.
Если бъ бабы не видать,
Плохо стали бъ воевать,
Коль безъ бабы, безъ вина,
Такъ какая то война...

Мамка замужъ выдавала, Голубину кровь давала,---Какъ ты ляжешь перву ночьку, Вылей крови на сорочку... Какъ я къ мужу то попала, Цвлу ночьку проскакала, Такъ-то съ милкой сладко было, Я про кровь-то и забыла. Мужъ на утро дознался, Колошматить принялся. Цъльный день меня онъ бьетъ,-Любитъ ночьку напролетъ. Ты дери меня дери, До вечерней до зари, А съ вечера до утра, Моя сладкая пора...

Насъ вонъ долго не учили, А въ чугунку усадили И погнали на войну, Во чужую во страну. На спинъ моей котомка И ружьишко на рукъ, Ты прощай моя сторонка И деревня при ръкъ, И деревня и садокъ, И пашенька, и лужокъ, И коровушка Красуля, И зазнобушка Акуля. Здёсь австріецъ кашу варить, По окопамъ бомбой жаритъ. Здъся свъту не видать, На себя не работать,

Никуда тутъ не уйти, Только бъ шкуру сберегти...

Напиши, товарищъ, строчку Моей мамаш' про войну, Продырявилъ врагъ сорочку, И сорочку и спину. Какъ мамашъ жалко спину, А сорочки пожалчъй, Для чего съ себя не скинулъ, Поизранило бъ ловчей... Напиши письмо, товарищъ, Ты моей върной женъ, Чтобы долго не тужила, Не печалилась по мнъ. Станетъ женушку карячить, Станетъ съ горя распухать, Девять мъсяцевъ проплачетъ, А потомъ байстря рожать... Что мамаши, что жены, Всв бабами рожены..,

Во пъхотномъ я полку, Ровно снопикъ на току, Коли нъмецъ не колотитъ, Взводный шкуру мнъ молотитъ, Подо мною ножки гнутся, Всъ поджилочки трясутся... Ду-ду-ду-ду-ду-ду, Какъ попалъ я тутъ въ бъду, Во слезу горючую, Войну неминучую. Ты скажи святой угодникъ, Чего война сладилась, Чего война сладилась, До русскихъ наладилась. Какъ нашъ русскій то народъ Все копалъ бы огородъ, Да садилъ бы ръдьку кръпку, Да садилъ бы сладку ръпку, — По полямъ бы спъла рожь, А война намъ невтерпежъ...



## VIII.

илне вы мои, свъта я не взвидълъ. Нъту тъхъ словъ, не вмъстить слову всей бользни. Оторвало отъ меня кусъ большой. Чую, до самаго краю боль подошла, дальше то и принять той боли нечъмъ, не по силъ человъку. Только тъмъ мы и спасаемся, что наморокъ...

<sup>—</sup> За что мив Георгія дали? Одно скажу, не за самое страшное. Вонъ мив страшно было, какъ я одинъ средь враговъ попалъ. У меня голова дурная, сплю я ровно колода безчувственная. Вотъ, въ перелвскв привалился, да на тотъ светь и ухнулъ, сплю бревномъ. А проснулся ночью, кругомъ костры, и одна немота проклятая. Ни душеньки русской не слыхать. Что страху принялъ. Сердце во мив молотомъ стукало. Сдавалось на всю округу стучитъ. И зубы, не хуже, какъ передъ ротой, дробь выбивали. Однако къ утру ушла погань, ровно туманъ отъ света.

<sup>—</sup> Не сгинеть мужикъ русскій со світу, крівню въ землю вращенъ мужикъ. Земля ему мать-отець, война ему золъ-конецъ.

<sup>—</sup> Загудъло грому страшнъе, обвалилась на насъ земля... Сразу-то ничего не понять, духъ пропалъ... А какъ

пришелъ въ разумъ, смерти тяжче, живой въ могилъ... Песокъ во рту, въ носу, дышать нечъмъ... Опять обезнамятълъ... Откопали вотъ, весь поломанъ, и чубъ сивый...

- Ускакалъ онъ, кричитъ—съ нѣмцемъ вернусь. Точно, приволокъ онъ нѣмца, до того избитаго, просто, какъ мѣшокъ, черезъ сѣдло то болтался. И такой разговорчивый нѣмецъ оказался, лопочетъ безперечь, и спрашивать не надо. Только самимъ то понять не по силѣ было, а пока начальство до нашей до халупы пришло, онъ ужъ и померъ...
- Когда первый разъ сюда пришли, не хорошо обитатели насъ держали. Въ умѣ своемъ еще не поняли того, что русскіе сильнѣе, не додумались. Я на постоѣ тихо-мирно у семейства жилъ и все старательно исполнялъ, чтобы никого не обидѣть. И воду имъ таскалъ, и ребятъ нянчилъ. Однако волками смотрятъ... А второй разъ такъ просто смѣються въ глаза. Да и я ужъ не такой сталъ... Съ дочкой старшей любовь силкомъ закрутилъ... Мужъ то ея на войнѣ, сама красивая... И очень меня потомъ ласкала охотно, я тогда здоровый былъ... Постоялъ, насмутьянилъ, дѣтей до крови выпоролъ, и уѣхалъ... А въ третій, такъ ноги лижутъ... Знаетъ кошка, чье сало съѣла... Ну, да я ихъ теперь, прямо таки, презираю...
- Спроси ты меня, могъ ли бы я безъ глазъ жить, и не знаю. Вотъ, все жду, что зрячимъ стану. Свътится мнъ теперъ солнышко, мрежитъ, ровно въ щелку. А прежде то ничего не видълъ, и были мнъ глаза, только для слезъ надобны. Круглыя сутки плакалъ, смерти просилъ...

- Море я увидёль, и не повёриль глазамь своимь, такая краса Божья! Только съ тёхъ поръ сталъ я Писанье хорошо понимать. Красъ-силъ Господней сталъ съ понятіемъ вёрить. Нашему брату все вынь да положь, а то и вёры неймется...
- Выпила она малость, и такое озорство учинила, хоть мужику въ пору. Ахъ, ты, говоритъ, такой сякой. Очень ты мнъ нуженъ. Что я тебя, до этой облизяны завидую, что ли. Нътъ того. А только, какъ вижу я, что ты ко всякой бабъ жмешься, абы чужая, да новая. На то сердце мое горитъ, что изъ за тебя, никчемнаго, душу я свою черню, и старость слезами тороплю...
- Вотъ въришь не въришь, а дышетъ земля. Только не всегда ты къ ней слухъ имъешь... Жизнь больно округъ шуму дълаетъ, некогда ни до чего прислушаться—приглядъться. А бываютъ дни такіе, и ночи особенные. Душа оторвется отъ нужнаго и слышитъ-видитъ, какъ земля живетъ, отдъльно будто. Колышется травами-водами, паромъ-туманомъ дышетъ, и цвътами-запахами около живаго всего проступаетъ. Свою жизнь земля имъетъ, такую великую, что только чуть на это у человъка, а знатья никакого. Вотъ, думаю, монашеское житье настоящее, многое разъяснить можетъ, да гдъ таки скиты есть...
- Выдумки, говорю, выдумки вражьи. Душа, да душа... А душа въ тълъ хороша. А хорошо тъло—повсегда при дълъ... Значитъ работай, округъ себя смотри, и объ земномъ пекись. А то душа, да душа, а сами ровно свиньи...

- Вотъ скажу тебъ про то сказку: жилъ мужикъ за печкой, у самой у ръчки. Изъ за печки руку въ ръчку, рыбку хвать, да и жрать... Не жнетъ и не съеть, только жретъ, да ..... Наклалъ ..... вышку, подъ самую крышку. До неба добрался, съ неба голосъ роздался, "Чего ты за.... прешь въ небесны двери". "Я молъ, долго жилъ да жилъ, николи и ничъмъ не гръшилъ, изъ избы не вывалился, все то жилъ я одинъ, да Богу маливался"... "Эй, берите бъсы лопаты, уберите къ себъ того хвата, съ ..... его вмъстъ, быть тому мужику въ черномт мъстъ. Нашелъ чъмъ хвалиться, велика тотъ мужикъ птица. Съ великихъ дълъ, да трудныхъ трудовъ такой духъ исходитъ, что до Господа небеснаго доводитъ; а за печкой то сидя, такой духъ мужикъ пуститъ, что и нечистый къ себъ не допуститъ"...
- Я на немъ мундиръ разстегнулъ, и портретъ дамы одной нашелъ... Вотъ онъ это и есть. Не только, что красива, съ собой ношу... А жаль мив ее, сироту горькую... Грълъ онъ ее сердцемъ-то, а теперь, вотъ, я ее жалъть буду...
- Зоветь меня, воть, говорить, тебѣ письмо. Пойди за уголь, что коло церкви, тамъ барышня дожидаеть, отдай. А отвѣта не надобно, не бери. Пришелъ я, вѣрно, стоитъ дѣвица, собой красавица, заплаканная, ждетъ. Письмо взяла, я уходить, а она—голубчикъ, возьми отвѣтъ—и плакать. Я зажалѣлъ, взялъ цыдульку. А принесъ, вздулъ меня баринъ за письмо, за слезное. Она плачетъ, у барина печенка пухнетъ, а у меня морда на сторону. Нѣту въ слезѣ для людей добра...

<sup>—</sup> Я ей писалъ одно, не тоскуй, —вотъ и выучилъ... Развъ бабъя душа понимаетъ? Она то по тебъ уби-

вается, то другому ноги моеть. Не хочется о своей такъ разсуждать, она мнъ дътей принесла... А такъ приходится думать, что баба, какъ вещь бездушная, что ты въ ее положишь, то и есть въ ей...

- Бить я жену давно пересталь. Поняль, что не больно это хорошо, какъ сонъ мнѣ приснился, будто я самъ баба, а мужъ будто меня здорово прибиль... Многобы лучше было, кабы про все сны снились. Вотъ бы нѣмцу привидѣлось, каково намъ здѣсь жить проклятно, скоро бы отвоевался... А насъ учить, лбомъ въ стѣну бить, и то не научишь...
- Я какъ лягу, объ чемъ думаю?.. Хорошо бы, всего лучше, чтобы я такъ быстро читаль, какъ говорю... Господи, думаю, читалъ бы я тогда всю свою жизнь, и всю жизнь свою забывалъ бы...
- Пошелъ посмотръть, вижу, лежатъ они, холстомъ прикрытые. Иди, говорятъ, можетъ ты опознаещь. Я подошелъ, конецъ поднялъ, глянулъ. Сердце мое упало, и вижу сразу, чье это дъло. И нътъ, въдь, чего такого особеннаго. Лицомъ оба страшны, да ужъ чего въ смерти напрасной, красотъ какой дивиться... И не въ томъ для меня дъло то стало. Да, словно крикомъ видъ ихній, такой страшный, кричалъ, и сразу въ догадку стало, кто убивецъ. Отошелъ и сказалъ, правдой оказалось...
- Думалъ я долго надо всѣми дѣлами людскими. Особливо, почему я нищъ и убогъ, а у другого брюхо по колѣни. Годы цѣлые думалъ, слушалъ умныхъ людей, и ученыхъ спрашивалъ. И одно рѣшилъ: всѣ мы равны на свътъ семъ. Чего у него много—

того у меня мало. Одно на одно и выходить. Вотъ, пока смѣшно мнѣ, а какъ въ сурьезъ пойму, на ладошки и понаплюю...

- Нътъ у меня въ душъ добра противъ богатыхъ. Больно-то богатыхъ я и не видълъ, однако думаю, что еще хуже... Ему бъдный, что дурень, что прямо злодъй. Брюха не нажилъ, значитъ плохо жилъ... Много имъ дадено, а народъ самый вредный... И богачъ на одной ж... сидитъ, а такой гордый, словно двъ подъ имъ...
- А ты не надъ этимъ думай, и не осерчаешь. И объ насъ Господь печется. И намъ радости есть простыя. Самыя онъ настоящія. Отъ солнца да звъзды, отъ добра—да отъ ангеловъ. Того самъ не придумаешь. Не кали души завистью, а на округъ себя любуйся, да Господа за житье благодарствуй...
- Кто въ городу пожилъ знаетъ, что такое наука. И какъ она людей на верхъ ставитъ. Хоть бы домъ большой, городской. Высокъ въ гору, красивъ, великъ ровно село большое, строятъ же его простые, не грамотные. Ползутъ по постройкъ той мурашами, кладутъ камни по чужой указкъ, нъту имъ въ глазахъ дома того красы и ладу. А выстроилъ мужикъ, набилъ себъ за то брюхо кашей, отъ дома того отвалился, да за избой своей курной ..... А живутъ то въ этомъ дому только ученые люди.
- Объ наукъ я много не знаю, однако всегда разсуждаю: ровно чудо, эта наука самая. Върно, такъ и въ старину то чудеса бывали. Кто попроще, за чудо считалъ, а кто поученъе, причину знали. Нашему то брату

темному, гръхъ не великъ науку хаять, а, вотъ, ужъ ученому человъку, совъсти нътъ, надъ простой надъ върой измываться...

- Насъ на худое нътъ труда подсыкнуть. На жидовъ же нашего брата, ровно гончихъ выпускають. Гони да тявкай, да казенный хлъбушка чавкай. А тутъ особенно понятіе нужно имътъ. Евреи народъ древній, у нихъ сила въ уму, и книги есть старыя. Не даромъ Госиодь Іисусъ Христосъ у евреевъ явился. Черезъ тотъ случай урокъ христіанамъ. А то, напускаютъ со своры, ровно, что въ хилости еврейской вся вина, и злу нашему потачка...
- Помню, словно нынче, какъ папаша лампу керосиновую привезъ. Заправлять не умъли, съ мъсяцъ все въ избъ керосиномъ несло, и хлъбъ, и квасъ, и все-

ъ загорълось, да такъ свътло стало на душъ, ровно не къ ночи дъло. Изъ избы ушелъ-бы, такая изба черная показалась...

- Дурни всѣ, которые безграмотные. Ты, даве, что такое прочель? "Сѣкла" замѣстъ "стекла"... Такъ оно и вѣрно, что пороть тебя надо. Самъ бревно, и башка .....
- Остался я сиротой по восьмому годку, отдалъ меня дяденька къ сапожнику. Вотъ, жизнь то была, смъхъ вспомнить! Круглыя сутки побои, да совсъмъ не кормили, объъдки подбиралъ. Такъ бывало и говорятъ, самъ добудешь—сытъ и будешь. И воровать то не внучился, и неколи, и негдъ. Собачили меня такъ

то до четырнадцати годовъ, въ темнотѣ безграмотной, да въ голоду-холоду. А въ четырнадцать съ товарищемъ мальченкой утекъ босячить. Жизнь узналъ, и, почитай, впервые солнце примътилъ.

Запой пъсню соловушко, Про побъдну головушку. Нътъ ни матки, ни отца, Нътъ ни сестры, ни братца, Ни портянокъ, ни сапогъ, Ни волосьевъ, ни зубовъ, Нъту пашеньки ни пяди, Нътъ ни женушки, ни б....

- Въ тотъ лѣсъ, горшки, что упокойниковъ обмывали, кидали бывало. И много тамъ костяники и грибовъ родило, да никто собирать не хотѣлъ. Сказывали, что и звѣрь и птица туда помирать удалялись. Смутный лѣсъ былъ. И въ сухояръ надъ нимъ туманъ курился, и тлѣномъ тянуло. Ночью и мимо-то ходить боялись... Голоса слышны были, а кто слышалъ, долго послѣ того не заживался...
- Пустили, и сталъ я смотръть звърей и птицъ разныхъ. Красота на свътъ несказанная. На птицъ перье, ровно радуга небесная, и глаза у ней, камни самоцвътные. А звъри таки есть, върить трудно. Вотъ тебъ левъ, царь звърей. Округъ народъ стоитъ, по пустому любопытствуетъ, а тотъ лежитъ не шелохнется, глядитъ скрозь тебя, ровно ты мъсто пустое. Свое что то видитъ, непохожее. Сила чуется подъ шкурою, такая, ровно сталь литая, и тишь его страшная...

- Сгоръла изба моя, и амбаръ, и скотинка: коровка, да двъ овцы заводскія. Остался я голъ и нагъ, и только тъмъ не угодникъ Божій, что семейства у меня семеро ребятъ, да мамаша слъпая, да жена на сносяхъ. А на счетъ мытарствъ, такъ хоть и святому великомученнику въ пору...
- Замъчательный онъ человъкъ былъ. Боязно его было, и совъстно его было, и не понять, что въ немъ за сила такая была. Хилый да слабый, на глазахъ очки, съ клюкой всегда. А душа свътлая, жалостливая, и большую силу та душа брала...
- Я козырялся не долго. Поднялъ что лежало, а то бы пропало. Не снесть, не съъсть, а все есть...
- Вышли мы рано, еще и туманъ стоялъ. И рѣшилъ я, что послѣдняя то моя дорога будетъ, убьютъ безпремѣнно. Идемъ мѣрно, кто крестится, кто спину проминаетъ... А разговоровъ нѣту, не до нихъ, каждый въ омутъ ныряетъ—да жизнь вспоминаетъ. Шли, шли, встали, ружья сняли. Ноетъ тѣло ровно мозоль старая. Такъ бы и вылѣзъ изъ шкуры, до того поизносился въ походѣ...
- Я за халупкой маленькой на лежняк прилегь и заснуть норовлю, нъту сна съ устали. Слышу, подъ лежняком в говоръ тихій, словно бабы шепчутся, а встать не въ моготу. Только чую не ладное, нагнулся, въ отдушину глядъть, голосъ ясный, а словъ не пойму, видать ничего не видно. Тутъ пошли стрълять по насъ, дъть себя просто некуда. Ушли за село, а какъ вер-

нулись, гляжу, нътъ той халупки, замъсто нея яма въ землъ глыбокая, а въямъ ихній съ телефономъ, весь развороченый...

- Толкомъ пишу письма, а не ласковыя. Чего ласкать-то, коль знаю, нехорошо она себя блюдеть. Ну да ладно, доберусь ужо, все припомню. Красоту-то поиспорчу малость. Послать-бы ихняго брата сюда на мытарства, можетъ какую ни то совъсть и разыскали-бы... А то жиру бабенка нагуляеть, а посбить его не кому... Вотъ и бъсится...
- Здѣсь скушно безъ птицы. Ребячью пору, не только, что побоями, а и птичьей радостью вспомянуть можно. Не пустить бывало тятька, ночую по низкамъ на огородахъ. Кустн—бузина, и самое птичье удовольствіе, ягодникъ кругомъ. Еще и солнца нѣту, а ужъ зашебаршитъ птица по кустикамъ, и голоса пробовать зачнетъ. У нихъ на утрѣ голоса свое солнце имѣютъ. Така радость отъ нихъ, не смочь солнцу на тѣ зовы звонкіе не явиться, не выдержать...
- Обманъ кругомъ, думаешь ты глупо, когда въришь всему... Вотъ птица ласточка, сдается, порхаетъ— заботы не знаетъ?.. А она, какъ порхаетъ, только брюхо тъшитъ... И все такъ, и бабочка, словно сучка, а ты думать радъ, что это она солнце благодарствуетъ... Это все обманъ... А что върить человъку надобно, то словъ нътъ... Только пусть меня научатъ, чему върить не глупо будетъ... Я знаю, кабы человъкъ свою душу открыть могъ, хотя-бы себъ самому открылся, понялибы люди, чему върить надобно...

- Нъту миъ въры въ счастье теперь. Посудить, такъ и гръхъ объ счастьи то думать, въ черный годъ такой. Ржать то не съ чего. Да только годовъ то миъ мало, душа то, хоть и поустала, а зато самому, инда до слезъ смъху хочется, а нъту его...
- Придумалъ я разъ машину, сёлъ на нее, ногами на двё на лавочки нажалъ и поёхалъ. Это велосипедъ такой. Я ужъ и зналъ, что такіе хорошіе есть, настоящіе, а до того сердце лежало. Все думалъ, какъ устроить. Деньги послёднія тратилъ, не жралъ, не спалъ, и выдумалъ. Только силы въ моемъ нёту. Дитя проёдетъ, а взросшій въ щепу раздавитъ.
- Усталъ я воевать. Сперва по дому тосковалъ. Потомъ привыкъ, новому радовался... Страхъ пережилъ—къ бою сердце горъло... А теперь перегоръло, ничего нъту... Ни домой не хочу, ни новости не жду, ни смерти не боюсь, ни бою не радуюсь... Усталъ...
- Я ужъ домой не хочу вернуться, чего я тамъ не видалъ. Здъсь землю куплю, и съ жителями буду хорошо обращаться, чтобы кровь забыли. Нашей-то крови тоже не мало пролито... Земля отъ крови парная, хорошо родить будетъ... Войну люди скоро забудутъ...

Какъ надёлъ я амуницію И пошелъ я на позицію, На родныхъ теперь начхать. Мнѣ война, что родна мать, Наплевать мнѣ и на женку, Сколько хочешь есть дѣвченокъ.

Коль добромъ меня не схочеть, Подъ всей ротой похлопочеть. Пусть хозяйство пропадеть, Пущай бабы работають, Да на что ты мнв мамаша, Полно брюхо хлъба-каши...



Утомилось сердце, малость ссохнуло, Свъта сердце хочетъ, да покой-добра, Тихомирной бесъдушки. Нъту сердцу воли-солнышка, Да на томъ на безвременьи, Да на томъ на умертвіи, На вороньемъ пированіи...

#### IX.

Очень интересно по вечерамъ было, до сна. Еще говорили промежъ себя до запрету. Чего-чего не переберемъ, съ Бога начнешь, а бабой кончишь... А дома не съ къмъ слова перемолвить. Наработался, легъ, и на тотъ свътъ. Не съ женой-же разсуждать...

— Сны—одна радость... Какъ не спишь, такъ не живешь... Во снъ домъ увидишь, со всъми по людски поговоришь... Я теперь о чемъ молюсь, какъ лобъ-то передъ ночью крещу?.. Молитвы отчитаю по положенію, а потомъ,—подай Господи сонъ про домъ... Кабы не сны, и того тяжче стало-бы...

— Здісь у меня друзья-товарищи завелись, Дома не бывало. Баба да ребятки. Сердцемъ за нихъ боліветь, а говорить нечего .. А туть я умніть сталь, человіка понимать выучился, и на подвигь пойти готовъ. Брюхо больно дома тягчить жизнь нашу...

- Ахъ, у насъ хорошо дома, я нигдѣ не видалъ, чтобы такъ хорошо было... Изба моя на рѣку, черезъ рѣку лугъ видать, по немъ бабы бывало, какъ цвѣты, платками на сѣнокосѣ зацвѣтутъ... А далѣ лѣсъ видать, краемъ словно дымокъ бѣжитъ... Глазъ-то разгонишь, не остановить... Здѣсь мнѣ только то и любо, что на домъ похоже. Смотрю, похоже—красиво, а не похоже, такъ хоть алмазами убери, не надобно...
- Въ старину жизнь шла иная. Народъ, особенно мужики да бабы пожилые, все знали, всему смыслъ видъли. А мы чуемъ, что не безъ толку вещь есть, а что въ ней—не понять Вотъ, хоть бы эти цвътики, маки алые, что промежъ загражденій къ солнцу растутъ, не спроста цвътутъ,—не за себя только къ небу тянутъ... Можетъ и за воиновъ молитвы несутъ... Дъдушки бы знали... А то чуешь, а не твердъ толковать то...
- Память у меня слабая. Я вотъ помню все, что до хозяйства. А насчетъ войны, бей не бей, не упомню. Сорокъ лътъ, почитай, мозги на одно натаскивалъ, а тутъ все другое. Кабы еще по душъ было, а то я такъ разсуждаю, что русскому одно по душъ,—своимъ домкомъ жить, по чужому не тужить...
- Мив сны хорошіе не снятся. Мать покойная зоветь меня со двора. А я загулялся-заигрался, не-то и большой я, не-то дитя малое. Будто, съ товарищами бъгаю, а водку въ умъ держу. Молъ, въ ловишки кого объгу,—шкаликъ. А маменька кличетъ, бить хочетъ. На крыльцъ стоитъ, сама, какъ въ гробу, на лбу вънчикъ, и руки крестомъ... И жаль мнъ, и пойти боязно... Не-то битья боюсь, не-то, что покойница...

- --- Не разъ, по моему, человъкъ на этомъ свътъ живетъ. Сны то видятся, бываетъ, такіе, что ровно на своемъ дворъ, въ какомъ то чудномъ краю живешь. Да еще и не разъ, не два такой сонъ видится, а почитай еженощно. На картинкахъ, и то не сразу такое уразумъешь, а во снъ тамъ, ровно рыба въ водъ...
- Эхъ, личико дъвичье, красивое. Не похабныя оно дъла творитъ. А напротивъ того, душу мягчитъ. Эдакая ягодка, какъ усмъхнется, только что доброе и дълать хочешь. Всъмъ бы одарилъ, а ужъ худого, такъ только что себя противно станетъ, за пакость за старую, за какую...
- Приходиль къ намъ въ село тальянецъ одинъ, съ камнями, да съ ръзной разной всячиной. Красивый, хоть и черный, какъ жукъ. Очень наши бабы на него заглядывались, да и онъ на нихъ. Бывало, только и слышно, что коло какой ни то юбки сопитъ. Сбилъ онъ старостину дочку. На поръ была дъвица, судьбы ждала. Онъ ее и взялъ, ровно грушу спълую снялъ. Ушла съ нимъ въ городъ. А черезъ годъ вернулась съ младенчикомъ, сама худая стала, да все плачетъ. А тутъ еще ее и мать и отецъ колачивать стали. Придушила она своего тальянчика и въ прорубь зимой ушла...
- Что ты мнѣ врать будешь, про чувства про какія особенныя. Самъ женатый, знаемъ, какъ мужикъ подъ вѣнецъ то идетъ. Одну любитъ—другу въ жены беретъ, одну голубитъ—другу походя бьетъ. Вотъ тебѣ и всѣ наши чувства. Пока мы богатѣями не задѣлаемся, не будетъ намъ отъ вѣнца, да добра конца...

— Уйди, говорю, нѣтъ мнѣ отъ тебя прибыли ни какой. На что ты мнѣ. Кабы любилъ я тебя, все другое было бы. А то, только представилось мнѣ, что любовь я до тебя имѣю. Ни пить я не бросилъ, та же муть въ головѣ, ничто мнѣ не мило, никакое тако солнце на жизнь мнѣ не свѣтитъ. Только что ты, а не другая какая. Обманутъ я...

— Я очень красивый, бабы льнуть, что пчелки до цвътка. И я имъ не отказчикъ. Только все жду, что по другому будетъ. А то, что такое, ровно псы, али коровы. Принюхались, и пара... Можетъ, что еще и будетъ, мнъ двадцати трехъ нъту... На что нибудь и красота нужна... А то, что сахаръ въ чай...

\* \*

На какой голосъ реветь, на какой голосъ поеть,

На тоть на голось, что смерть даеть...
Приди человікь до полсудьбы,
Приди солдатушко до полубоя,
Какь и бой не бой, людямь убой,
Какь рветь и землю и дерево,
И солдатское тіло томлёное.
Во сосіднемь селі білы рученьки,
Во чистой рікі побідна головушка,
Во густыхь хлібахь быстры ноженьки,
Во глубокомь рву ясны оченьки,
А какь кровь тепла во сырой землі,
Во сырой землі, во чужой страні,
А душа крещена вь поднебесьи,
Въ поднебесьи-величаніи,
За солдатское послушаніе...

- Вотъ теперь, что я хоть все разсказать могу, неслущаетъ кто, одно только мнъ и осталось... Баба моя красивая, а какъ ноги отняли, вотъ какъ на нее злоблюсь, думаю ей зла всякаго... А пуще всего, рожу ей попортить желаю... Красивая Евламиія моя, я и здоровый былъ, руки-ноги цълы, въ порядкъ мужчина, а очень ее беречь приходилось... Зарился мужской полъ, и она на всякаго глазъ наводила... А теперь ничъмъ она въ бъдъ моей невинна, только простить мнъ никакъ невозможно... Ръшилъ я домой не вертаться, а писать, какъ-бы я цълый, только къ ей, за характеръ ейный ъхать не хочу.—Пусть до смерти грозы ждетъ, и меня цълаго помнитъ...
- Другъ мой, читалъ я столько, что теперь я тебя во сто разъ умнъе... И стыдно мнъ передъ эдакимъ невъждой зазнаваться... А душа у меня такая, что сама себъ чести проситъ...
- Съ Машей у меня большое горе вышло теперь, на гръхъ я домой вздилъ... Писалъ, что вду, а они не получили. Тридцать верстъ отъ чугунки, лошадь наняль, вечеромъ прівхаль. Окно світлое. Гляжу, Марья сидить, и съ ей рядомъ какой-то чужой. А руку ей, между прочимъ, за назуху засунулъ, и такъ спокойно сидить... Душа оторвалась, хочу разразить, а разумъ держитъ... Я въ окно стукъ... Она такъ спокойно встала, видно всъ ужъ знали, давно такіе порядки завелись. Къ окну подошла, рукою отъ лампы прикрылась, присмотрълась, да какъ задрожитъ... А у меня такая радость отъ ейнаго страху, ажъ трясусь весь... Отошла, на хахаля смотрить, глаза круглые, а дълать что-не знаетъ... Сказала, онъ бъжать... А я ее смертнымъ боемъ билъ, да утромъ въ городъ увхалъ, всв деньги дъвкамъ прожилъ...

- На паровозѣ пристроился я очень даже хорошо. Товарищи у меня лихіе были ребята, и погулять, и поработать,—все умѣли. И дружбу водить умѣли, до самаго сокровеннаго умѣли дружбу держать. Эти за кость не перегрызутся, нътъ...
- Пошелъ я, стыдно мнъ, знаю, что къ своимъ за тъмъ не пойти бы. Зашелъ и дъвка та сидитъ. Глядитъ льстиво, знаетъ зачъмъ. Я и вижу, что гулящая, да не мое солдатское это дъло по начальству бабу водить. Постоялъ, посмотрълъ, помолчалъ, да и ушелъ. А онъ мнъ за то опосля много гадилъ...
- Ноги у ней маленькія, да въ чудныхъ полсапожкахъ. А руки, четыре въ одну зажмешь. Сама до меня тулится, будто нечаянно, а у меня нутро играетъ. Здоровъ былъ, и до женскаго полу охочій. Полюбилъ я ее, такъ зажалѣлъ, нѣтъ мнѣ никого милѣе. Вотъ и слюбились мы. Хожу я, ровно, чадной, только объ одномъ и думаю. Что ни скажетъ, что ни сдѣлаетъ, все любо. А тутъ врагъ попуталъ, надошелъ я не во время, съ учителемъ ее засталъ. Не вѣрю я теперь, и нѣтъ для меня добра никакого. Все дря́нь...
- Ужъ какъ я женился, и сталъ, что ночь, съ жонкой спать, понялъ я бабью сладость. Только за работой и живешь, бывало. А какъ въ рукахъ дѣла нѣту, только что переминаешься, да ночьки дожидаешься. Такъ душу не сберечь, бабій ядъ крѣпкій...
- Прихожу, стучу, не отзывается... Погодя пустила, я къ окну, а отъ окошка парень дереть, и портки въ рукахъ... И чего у бабы отъ чужого отъ

мужика убудеть—не понять, а только нёть для нашего брата злёе, какъ такое увидёть...

- Сунулъ мий въ зубы трубу, ажъ кровь пошла, —дуй, говоритъ. Эдакъ три недёли мучалъ. Бсть я пересталъ. Сталъ у меня ротъ, ровно луженый. Кровью сталъ плевать. Все по зубамъ тычетъ, какъ ошибусь. Подъ эдакую музыку, не запляшешь...
- Эхъ, ловкая шельма, вижу, что не мив одному кровь полируетъ, а споймать ее не могу. Ругаюсь бывало, а она говоритъ,—ты поймай, а то не замай... И вышло не очень пріятно. И ей всю выв'вску испортилъ, и себя попустилъ до того, что по сю пору, какъ вспомню, сердце въ смол'в горячей кип'вть зачинаетъ.
- Не въкъ же ты съ бабой сидищь, а бабъ свободнаго мъста не вытерпъть. Сейчасъ она кого ни то и пуститъ. А ты тому радуйся, что коли ты съ ней на печь, такъ ужъ другому негдъ лечь, и то ладно...
- Любилъ я деньги и добро всякое прежде. Все, не то что свое считаю, а хорошо и папашино зналь, и наслъдства ожидалъ съ мечтаніемъ. Одежу на войну дали, все аккуратненько справилъ, берегъ и сапоги, и мелочь разную. А попалъ я сюда, да продырявился на первый мъсяцъ, —и отпалъ я отъ вещей, разъ и навсегда, словно, съ войной то никому вещи не по росту. Выросли мы больно, души, такъ и той не хватаетъ...
- Околдовалъ старый чортъ Марфу. Я ее улещиваю бывало, и того ей, и этого, все, вижу, не мило. Сама сухая стала, и жаромъ отъ нее пышетъ, узнать не узнаешь. А потомъ пришла до меня, руки въ боки, выдь, говоритъ, вечеромъ за околицу, къ столбу, правду

увидищь. И увидёлъ я, каковъ крёпокъ старый песъ. Я полёномъ, а они меня бить. Да въ тё поры, она ко мнё и не вернулась, съ тёмъ живетъ. Спаровались, словно голуби. Ему то шестой десятокъ, а ей двадцати не было...

- Меня за что бабы любять. Я какую угодно строгую улещу. Да и дъвку испорчу, очень даже легко. А все потому, что ласковъ. А наша баба не привыкла до того. Приманю ее смъхомъ, а какъ привыкнетъ, я съ ней, надъ ейнымъ горемъ, и поплачу. Тогда и бери ее руками голыми, вся твоя...
- Женатый, онъ человѣкъ настоящій, у него плоть сытая, не балуетъ. А холостой,—болтъ туды, болтъ сюды... Ровно языкъ колокольный подъ юбками болтается...
- Остался я, забыли что-ли. Сторожу... День живу, сухари вмъ. Второй день, не стало сухарей. На третій, такъ голодно стало... Пошелъ искать, нашелъ грибъ. Воду въ жестянкъ закипятилъ, съ грибомъ съълъ, все вырвало. Что дълать? За мной не идутъ... Къ вечеру, хоть помирать впору, животъ болитъ, корчитъ, рветъ... Холера напала, пришли и въ баракъ взяли... Вотъ те и вся моя служба была...

<sup>—</sup> Зайченки изъ зайчихи, въ мѣшкѣ такомъ лѣзутъ... Вродѣ, какъ-бы рыбій пузырь. Какъ мѣшокъ вылѣзъ, такъ лопнулъ, и зайченковъ въ стороны, да вверхъ.... Такъ они прыгать-то и научаются. И всѣ прыгуны такъ, и блохи...

- Я работаль въ полъ до темна, очень притомился, на снопъ прикурнуль да спать. Ночью—тепло подъ бокомъ. Я рукой, дъвка лежитъ... Ажъ сердце запрыгало... Я до ней притуляюсь,—ничего, я ее ласкать, не противится... Потомъ больно мнъ узнать хочется, чья такая?.. Я тихонько спичку вынулъ, да чиркъ... Красивая, и совсъмъ не знаю. Ни въ нашей деревнъ, ни на селъ, такой не видывалъ... Глаза черные, строгіе... Встала и пошла... Я ее за руку держу, не до-сыта цъловалъ-миловалъ, не допустила больше-то... Я за ней. Цыганская телъга на дорогъ, старуха сидить, и ребятки малые, словно жучки... Мужиковъ никого... Моя-то влъзла, ни разка не взглянула, да по лошади... И ушли всъ шагомъ... Словно приснилось...
- Хворала она, хворала, а здороваго къ здоровому тянетъ. Связался я съ другой. Опротивълъ мнъ домъ мой, жаль жены, ничъмъ невинна. Какъ жаль, сказать не могу... Ни разку не попрекнула, а что знала, не сомнъвался я... Взгляду ейнаго боялся... Все она молчала, до самой смерти...
- Сестеръ я, да братьевъ, совсвиъ не любилъ. Однако, какъ старшій, заботу держалъ. Особенно, какъ въ двакахъ сестры сидвли. Одна такъ до сей поры безмужняя, а двадцать четвертый пошелъ. И красивая, ну ни къ чему ее не приневолить. Маменька надъ ней до устатку билась, изъ синяковъ двака не выходила... Нейдетъ, да и только... Одинъ уменъ, да рыжъ, что морковь. Другой красивъ, да глупъ, что рвпа. Третій богатъ, да лысъ, что рвдька. А тотъ и богатъ, и уменъ, и красивъ, да, что лукъ, сердитый... Ей, что мужикъ, что фрукта огородная.. Такъ и продорожила. Теперь, вврно, за хрвна, за стараго пойти придется... Изъ огорода бабъ не вылъзти...

- Зашелъ я къ нему въ трактиръ. Сидитъ за прилавкомъ, рожа у него надъ столомъ, ровно самоваръ, стоитъ, красная. Не върю, тотъ ли., Говорю, здорово. Узналъ,—садись, гостемъ будешь. А тутъ женка его вышла, красота. Я на нее отъ зависти и позарился. Не для ради любви отбилъ, а по злобъ. И бросилъ легко. Баба меня сама николи не возьметъ, только ради мужика, что при ней. А то, хотъ бы и не было, ровно животное несмышленое...
- И кота пріучить можно, только отъ кота ничего особеннаго требовать нельзя. Только, чтобы гладкій быль, да пъсни пъль, да брюхо гръль. Что коть, что баба, все едино...
- Я этого не смогъ перетеривть, что я мальчишка что ли, чтобы меня бить. Пришелъ и доложилъ, а замвето правды меня въ карцеръ, да опять бить. А вернулся, такъ издвались... Просто до чего плохо жилось... Здвсь же я все прощаю, всв вмвств мучимся...
- Смотръть то не на что. Вещь вся въ кулачекъ, голова большая, глаза сердитые, хохлится, и на мъстъ, ровно жабка, присаживается. А запоетъ, въ глоткъ то царскіе звоны, да ангельски голоса...

До такой до чистоты, только Божьей росой и можно домыться. И такъ, и такъ, смъху подобно дътскому радуется, за гръшныхъ за людей угодниковы плачи повторяетъ, путь житейскій забыть можно весь. И такъ долго, и наново поетъ, до умильныхъ думъ доводитъ соловей такой...

— Жизнь бабья тяжкая. Дѣвкой тятька бьетъ. Замужъ пошла, пока изъ дѣвокъ-то въ бабы переведутъ, что мучается. А бабой стала, заботы достала. То съ брюхомъ кряхтитъ, то ребятъ родитъ. А и мужъ, пьетъ, аль не пьетъ, а бабу бьетъ...

- Смотритъ Адамъ, тянетъ солнышко изъ земли стебель бълый. Тянется стебелекъ, а цвътокъ на томъ стеблъ бълъ и румянъ. Очи лазоревыя, коса по плечамъ золотая, нравъ легкій, голосъ—слаще щебету птичьяго и словно котенокъ ластится...
- Меня попъ позвалъ и говоритъ: "гръховъ надълалъ ты большихъ. Умнъе прочихъ, значитъ ты и въ отвътъ"... Кабы я зналъ, что бъда будетъ. Шли то мы, крови въ умъ не держали... Я парнямъ сразу наказывалъ, не до смерти битъ. А спуститъ такому смердящему, никакъ не возможно... А пришли, да битъ стали, пока кричалъ, такъ били чтобъ молчалъ. А какъ замолкъ, такъ какой въ емъ толкъ... Такъ и убили... А въ душъ того не держали...
- Не дѣвка, а кобыла, на каждый сучокъ ржетъ... А та свѣтла и мила, да достать не дала, вотъ и смѣнилъ соху на блоху...
- Воть бывало, маменька моя нѣжна была. Житье то и бѣдное, и тѣсное, а она намъ, бывало, по избѣ то солнышкомъ свѣтитъ, и грѣетъ. Встанетъ съ зарею, да передъ полемъ то и покреститъ и поцѣлуетъ, рожу смоетъ, и чего у себя урветъ, а ужъ въ ротъ сунетъ. А подростать стали, съ отцомъ изъ за насъ войну вела. Мала да худа, сама въ кулачекъ, а такіе побои выдерживала,—не хуже клячи ямщицкой. Все вынесла, а насъ и грамотѣ обучила и въ люди вывела. Одно только и было у меня хорошее,—мамаша моя... Царство ей небесное...
- Видътъ ли кто добра отъ жены. И ждать ничего не ждешь, а все обидно душъ бываетъ. Пока баба новая, не притерпълся къ ней, такъ хоть сладость есть. А какъ притрется все по мъркъ, такъ только ейную глупость, да душу пустую и видишь. Нъту у

бабы ни въры, ни разума. Только страхъ, да мыши въ головъ...

- Мы мать любили, и никакого ей горя не хотвли. Отецъ, пьяница, изобьеть ее, бывало, до красна. Богу я молился, поскорве вырасти. Постой, думаю, с... с.., узнаешь, каково маменьку за косы таскать. А выросъ,— запилъ... Сперва-то меня и отецъ, и маменька колачивали, а сдужълъ, отца набилъ, да гръхъ такой, и до матери добрался... Вотъ те и заступникъ...
- Мать горюха завсегда. Была древняя матерь, сыновъ ея убили, одного за другимъ вороги загубили. Слезы повыплакала, кровью стала по послъднему плакать. Скорбящая она была матерь, скорбящею и звалась. Тоскою та матерь всю землю исполнила. До споконъ въковъ материна скорбь набольшая...

Стала матерь выть-причитать: Вернись, глазокъ ты мой ясный, Вернись, свътъ ты мой красный, Вернись, вътеръ мой дольный, Вернись, соколъ мой вольный, Вернись, цвътикъ весенній, Вернись, сынъ мой послъдній...

Охъ и ахъ мнѣ безталанному, Погляжу я кости узкія, Погляжу—волосья рѣдкіе, Погляжу я руки слабыя, Погляжу я ноги хилыя, Погляжу я да подумаю: Горько жить мнѣ неудачному, Охъ и ахъ мнѣ безталанному...

Ужъ какъ по саду, по веселому,
За павой пястрой, шла кукушечка.
Шла кукушечка присъдаючи,
Долю горькую проклинаючи.
"Ты пава пястра, ты пава красна,
Не носи яицъ, за чужи прясла...
Я сыновъ снесла, за чужи прясла,
За чужи прясла, сусъдки корма.
Кукушиный царь разметалъ перье,
Разметалъ перье, навострилъ конье.
Загремълъ войной на сусъдушекъ,
Пропадать сынкамъ всъмъ, безъ слъдушекъ.

Коль не царь войной, такъ сусъдъ метлой,

Знать сусъдушка-не отецъ родной ...

### X.

Съ дътства пужливъ былъ. Особливо грому я боялся. Какъ ударитъ, удержу нътъ, боюсь. Здъсь я силы теряю отъ страху. Не смерть меня страшитъ, мнъ жизнь здъсь очень тяжелая. Всъ стыдомъ стыдятъ, трусъ молъ. Да развъ я радъ?.. Да я бы жизнь свою, ровно луковку, отдалъ, только-бы не бояться, нате, берите... Охъ, я здъсь очень не на мъстъ, мнъ-бы въ лазаретъ, до раненыхъ служитъ... Жалъю, и рука легкая... Вотъ-же, не будетъ такого счастья...

- Осмотрълъ ее фельдшеръ, гдъ достала, говоритъ, стерва?.. Мужъ-де прівзжалъ и наградилъ. Врешь, мужъ такой бъды своей законной женъ не сдълаетъ.. Она плакать, върно, говоритъ, меня офицеръ позвалъ, приходила чтобъ вечеромъ, бълье взять. Я пришла, а они трое меня ажъ до полночи мучили, отпустили, и три рубля дали... Съ той поры и хвораю... Это въ \*\* было, штабные съ жиру бъсились...
- Стою я часъ, другой, усталъ до того, что ногъ не чую. А онъ, какъ не пройдетъ, все ругаетъ, да кулакомъ выправку поправляетъ. Потомъ то къ четвертому часу, просто память потерялъ, а все на ногахъ. Тутъ не упадешь. Только страхъ и держитъ, а силы никакой...
- Его скоро подстрълили. Особено падалъ онъ, умирать какъ сталъ. Сперва на лицо, а потомъ подскочилъ, и на спину легъ... И чего это все такое помнишь?.. А мой братишка, такъ такъ умеръ. Ужъ много пробегъ, а тутъ одна пуля ему въ руку,—онъ дальше, другая ему въ плечо,—онъ дальше, а тутъ ужъ хлобыснуло его пулеметомъ по ногамъ. Упалъ...
- И вошелъ въ избу невеликъ, съръ человъкъ. Лицо у него темное, да сухое, а глазъ острый. Я, говоритъ, по душу приду, когда самъ позовешь. А теперь, на вотъ тебъ яблочко. Какъ съвшь его, такъ и живи наново. Только помни. Учить я тебя ничего не буду, смерть же твоя черезъ меня только быть должна. Прощай... Да и сгинулъ. Трясется мужикъ, на яблочко глядитъ. Думаетъ, эдакъ я до скончанія свъта проживу, а ужъ самъ не покличу. Да и съвлъ яблочко. И сталъ молодой, будто, и красивый, одътъ нельзя лучше,

денегъ полна мошна. И почались его мытарства съ того дня. Сперва то, все порастрясти боялся, и золото, и силу, а потомъ, какъ увидълъ, что деньга то у него неразмънная, онъ и пошелъ себъ разныя сладости доставать. Сперва только брюхо свое, да похотъ тъшилъ, а потомъ, мало того стало, — мучить да убивать почалъ. А послъ то, душа опала, сладость ужъ и принять нечъмъ. Чернъе ночи жизнь его пошла. Только что дъяволу на зло, душу то берегъ. А дошелъ до послъдняго, смерти и покликалъ. Пришелъ сърый къ ночи, забралъ душу, да во адъ до скончанія въка...

- Дъвочка у меня хороша, ни въ мать, ни въ отца... Мать-то съ замужества самаго, почитай съ 17-ти лътъ, запойная... Отецъ ея Сидоръ такой-же былъ. Дъвочка Машенька родилась. Грудную Арина била. Не въ себъ, реветъ бывало, а дъвченку почемъ зря, всей рукой бьетъ. Я отымалъ, какъ дома былъ. Вотъ гръхъ бывало, ни работы, ни охоты... Все прахомъ идетъ... Машенькато по третьему годку читать выучилась, по картинкамъ... Хорошо читала. И такая была непохожая, маленькая, ласковая, всякую букашку жалъла... Теперь на выданьи. Телеграфисткой была, да мать наскандалила пьяная, выгнали. Руки на себя наложила, выходили въ земской... Жалъетъ ее врачъ нашъ, учить собирался... Что съ ней теперь,—не знаю...
- Вотъ скажу, что это за поконъ въковъ за такой. Еще до въку пришелъ грозенъ потопъ. А прошелъ людямъ тотъ потопъ, пришелъ тогда и въкамъ поконъ, время зачалось... Вотъ это что...

<sup>—</sup> Середь темна бора, середь темна лѣса, Зовутка живетъ. Слышитъ Зовутка вокругъ себя, и вокругъ себя, и поодаль себя. А какъ малъ тотъ Зовутка, да весь

въ ногахъ. Ноги его долги, ноги его быстры. То тутъ то тамъ, то по край лъса. То по край лъса, то по край свъту...

Сказку сказывать, Сердце радовать. Пъсню пъть, Богу радъть. Черно слово сказать, Свою душу вязать...

- Подобралъ я его самъ, на шинелишку австрійскую положиль, да за рукава въ околодокъ тащу. На рукахъ не осилить, онъ противу меня, что слонъ былъ... Стонетъ онъ, и слова говоритъ. Я скрозь горя не слышу хорошо-то, а оглянуться на него—жаль до смерти... Кровища изъ него ръкой шла... Мертвымъ дотащилъ...
- Присказка военная не такая, какъ прежде... Прежде, тяготу несешь,—жизнью идешь, а теперь трудъ да забота,—все на смерть работа...
- Дошлый народъ трактирные. Онъ тебъ, за семишню, съ бабкой родной спать станетъ. За мъдный пятакъ, и эдакъ и такъ. А ужъ за полтину, дугою спину... Замъсто души, у него грошъ мъдный, вытертый... Вотъ ужъ върно, что—въ кружалъ жилъ, ума нажилъ. А какъ за порогъ, свиньею легъ...
- И я на себѣ вынесъ вонъ этого. Халявкину-то вѣдь восемнадцатый годокъ, чай жизнь-то въ немъ крѣпкая. Вотъ я и зажалѣлъ... И парень вѣдь тихій, а какъ несъ, такъ меня усовѣщивалъ, да все матерно...

Вотъ с... с..., ну да ладно, мамкъ на тебя ужо нажалуюсь, она тебъ штаны-то сыметъ...

- Деньщику нодвигь одинь!—заря въ оконцѣ, сапоги, что солнце. А я ошибся малость, пожалѣлъ, что горячаго онъ долго не ѣлъ, да и пошелъ съ кастрюлею,—а меня по ногамъ пулею...
- Смерть, она бываеть, сама себѣ выбираеть. По другому, врагь все, что знаеть, въ ходъ пущаеть,— невредимъ. А тутъ сидитъ человѣкъ и вошь гоняетъ. Сто лѣтъ ему вошь гонять, анъ глядь, самого ровно вшу разщавлило...
- Кто смерти не боится, не велика птица. А вотъ, кто жизнь полюбилъ, тотъ страхъ загубилъ...
- Здёсь развё покойникъ чёмъ ужасенъ? Здёсь не боязно, здёсь въ емъ души-то нёту, вокругъ она не ходитъ... Здёсь у насъ душа общая... Коль въ тебъ что отъ нее есть,—не ужаснешься...
- Душа, по моему, не у каждаго человъка бываетъ. Ты вотъ что мнъ скажи, кабы Ръзниковъ померъ, развъ-жъ мы-бъ, коло такого покойника, чего испужались?... Ни въ жизнь... У него жизнь идетъ, что трава растетъ, а въ гробъ ляжетъ, только что ... перестанетъ...
- Да, другой человъкъ трудно душу отъ тъла отрываетъ... Онъ томится, томится, пока смерть ослобонитъ... И не то, что хворый какой, а жизнь такому,—гиря тяжкая... Все не по немъ, все онъ чего-то людямъ виненъ, а какъ отдать, и не знаетъ... Вокругъ такого, душа долго ходитъ, людей ужасаетъ...

- Мы ничего не боимся, какъ стрѣляють думать некогда, и не ранили ни разу. А и убьють, все равно умирать, что тамъ, что здѣсь, все едино... Молодому-то еще и лучше, худа мало надѣлалъ. А старый ни себѣ, ни людямъ...
- Смерти я больше по ночамъ боялся. Какъ на воздухъ вольномъ уснешь, къ работъ глаза продерешь, думать некогда. А зимой ночь долгая, духъ тяжелый, работы мало... Середь ночи, ровно толкнетъ тебя кто, сна ни въ одномъ глазу, словно и не было. Вотъ, тутъ сердце застучитъ, ажъ руку тянетъ... Оно стукъ, и рука съ имъ вмъстъ... И ужъ знаю, что это я сейчасъ смерти бояться буду, а сдълать съ собой ничего не могу... Да и что сдълаешь?... Вотъ, что стъна, вижу, не миновать-же...
- Ровно кругомъ съть невидимая раскинута... Ходимъ мы безпечально пока въ съть ту не вступимъ... А тутъ, разъ... Прихлопнуло, и нътъ души человъчей...
- Здъсь и убьешь, по головкъ гладятъ... Только нътъ отъ этого удовольствія никакого... Ужъ чего хуже, душу человъческую загубить, а ужъ губить, такъ хоть черезъ запретъ... Много легче, какъ совъстью мучишься... Всей цъной за гръхъ-то заплатишь, и нътъ его...
- Грёха нёть, по моему... Коль, что я дёлаю, а Богь все видить, значить въ его волё, допустить, ай нёть... Вонъ сынишка въ огонь лёзеть, такъ вытащу, да по задницё, а коль увижу, не попущу... А Богь.

Онъ все видитъ... Случиться худу, и на то Божья воля... За Богомъ гръха нътъ...

- А и есть грёхъ, такъ въ орёхъ... Мнѣ смѣхъ больше, какъ люди грѣха боятся... А вѣдь грѣхъ-то кругомъ... Кабы за все углемъ платили, такъ и въ раю никого-бы не было... И святые угодники, блоху давятъ, да травку топчутъ...
- А чего-чего человъкъ въ брюхо ни набъетъ, да опосля землъ напакоститъ... Тоже не безъ гръха...
- Забавы да гусельки, пѣсенки да бесѣдушки, пьють, ѣдять, блудять съ утра до утра. А спроси, чѣмъ живы. Нѣту для нихъ звѣзды-факела впереди. Только и радости, другъ передъ дружкой манежиться, кто на сколько цѣлковыхъ за день ...
- Нътъ, я себъ теперь запретъ наложилъ на многія думы, только тъмъ и спасаюсь. Кругомъ не гляжу, и въ душу не допускаю. Велятъ, приказываютъ, дълаю, исполняю. А отвъта не беру ни передъ людьми, ни передъ Богомъ...
- Мѣсяцъ выкатился, лежитъ дядя, голова у него подъ лозой. Лица не видно, и то слава Богу... А брюхо горой раздуто, и подъ брюхомъ, въ ... мѣстѣ, раки шевелятся... Тетка до него кинулась, голоситъ-причитаетъ, реветъ бѣлугой, а раковъ рукой ловитъ... Чего зажалѣла!...

— Батюшка, батюшка, прошу тебя, учи меня Христа ради... страшно мнѣ... смерти боюсь... Что мнѣ на томъ свѣтѣ будетъ?.. Приду я до раю, спросять, что сдѣлалъ добра?.. А я что сдѣлалъ, ничего... Коль работалъ, сердце злобой рвалъ, а отдыхалъ,—безъ просыпу спалъ...



— Сиди мужикъ, умири душу, Запрети мужикъ вольну думу, Какъ не быть добру, не быть работушкъ, Не избыть той войны-сухотушки...

— Схорони ту войну-горе, Работушка, широкое поле, Приберите ту войну всесв'ятну, Мужички, работнички несм'ятны...

#### XI.

Земля-землица, родимая мати. Ты породила, ты прокормила... Земля житье наше уютить, земля и кости наши пріютить. Господь Богь—отець челов'єку, а земля мать ему на в'єки...

- Больно тёло свое работой перепружилъ. Отработался, руки-ноги, ровно гири, на бездёлье не поднять. Мозги такъ совсёмъ отвыкли, не утруждаются, заматерёли. А съ войной то, самое время пришло, головё кланяться...
- Нътъ добра въ моей душъ, для дома оставшихся. Когда читаю, что тамъ жить худо, радуюсь...

Пусть, думаю, пожруть другь друга, какъ гады, за то, что насъ на муку послали...

- Теперь опять же начальство. Ну пущай, не безъ худа оно до тебя. А все польза отъ начальства немалая. Вотъ, онъ тебя, впередъ всего пріемамъ тамъ ружейнымъ, да грамотъ, обучитъ. Оно върно, что намъ безъ войны, на ружье наплевать... А за то, грамота послъ войны, первое дъло будетъ. А еще, къмъ мы обуты-одъты, да сыты. Начальствомъ. А что на наши же, на кровныя, жремъ, такъ то не всякій разумъетъ. Я, вонъ первый, не добралъ того толкомъ то. У насъ начальство отнять, что двери съ петель снять. Не сдержимъ, да на непогодь и выскочимъ. Такъ тише.
- Отъ той дисциплины больше всего усталъ я. Хоть бы порядовъ какой, а то ничего не понять. Одни слова пустыя, да жиламъ тягота. Чести этой одной столько отдашь, самому то ничего отъ ней не останется. Развъ жъ я тутъ человъкъ?.. Весь чужой ...
- Думаю, объявить, аль нѣтъ?.. Хочется объявить, больно не по закону говоритъ. Не то что начальство хаетъ, а просто до царя добирался... И хорошо объявить то было-бы, ротный трешню дать долженъ, да и кто пониже, уважать бы стали. А кто пониже, тотъ до насъ поближе... А не объявилъ... Листковъ я не бралъ противу присяги, зато слушалъ я, до грѣха... Гораздъ разсказывать былъ... И спроси, чего зажалѣлъ, сказать не могу, а не объявилъ вотъ...

- Онъ те околдуетъ... Больно готовъ нашъ братъ... Изобижены, унижены, хуже звърья живемъ... Все ждемъ, кто научитъ, вотъ и слушаемъ... Эхъ, кабы они муки не принимали, больше-бъ имъ върили, а то за нимъ не идешь, боишься... За то объявить,—ни Боже сохрани...
- Отецъ-ли мнѣ командиръ, того и шепотомъ не скажешь... Отечеству-ли они сыны върные, того и во снѣ подумать не смѣй... А ужъ для ча они себя учили, да на нашемъ горбу барствовали, того и на смертномъ одрѣ не признаешься...
- Меня такая обида взяла, на это глядючи. И не только что ствны не валятся, полъ деревяный, электричество свътитъ, садики есть, и картины, и все, какъ у настоящихъ богатыхъ людей... А потомъ, какъ подумалъ, что все это дълать намъ самимъ-бы пришлось... И такъ ръшилъ, что лучше просто, какъ свиньи, жить, а ужъ на вокругъ себя силу тратить—не согласны...
- Я посуду видълъ у нихъ занятную, на ножкъ на долгой, рюмка, что ли. Ровно рыба-звърь. И таки, и эдаки цвъта въ томъ стеклъ, да всъ ласковые, и глазу сладкіе, что ночка весенняя подъ мъсяцемъ...
- Сказывають, для того выучиться хорошо, осуждать, моль перестанешь, коли все понять будеть въ въ пору. А, вотъ, я выучился, вдвое осуждать сталъ, все мнъ немило, особливо грубость наша... Ровно по ножамъ ходить сталъ межъ грубости, какъ повыучился...

- Никто не согласень дальше воевать, разв'в что сумасшедшій... Вонъ Ванятка хочеть воевать... Такъ онъ себъ карманъ набилъ, бълья прикопилъ, бабъ въ каждой деревнъ ласкаетъ, Георгія за рану имъетъ... Такимъ бастрюкамъ счастье... Почти и не люди, а какъ сумасшедшіе...
- Что война... Купцы проторговались, а съ насъ шкуру дерутъ...
- Ахъгусь, ты, гусь дурной ты, я вижу. Что ты думаешь, все начальство глупъе тебя, а ты одинъ, какъ Ладинъ?.. Голова котломъ, а самъ соколомъ?.. Ты-бы то, ты-бы это... А ты одно обмозгуй, какъ бы жить безъ бабы?.. И того не придумаешь, а туда-же нъмца хвалить...
- А у насъ теперь всв нвмца хвалять. По нашему теперь, что нвмець, что ученый мудрець, все едино... А все съ того началось, что сами больно глупы оказались... Вотъ ужъ вврно, что—молодецъ посередь овецъ, а противу молодца,—и самъ овца...
- Все понимаемъ, ничего не забудемъ, научены, что показать вернувшись, дайте только войну кончить... А какъ?.. Что тн мнъ все "какъ да какъ", на какъ, что на конякъ... Хвостъ трубой, а самъ глупой...
- Я думаю, побъемъ мы нѣмца. Онъ, говорять, и теперь въ недѣлю бѣлье мѣняетъ. Скоро надоѣстъ ему безъ хорошихъ удобствъ проживать, отвалится...

- Сожметъ, бывало, сердце мое жалостью, ровно рукою. До слезъ жалъю я все на свътъ бъломъ. Все любо, все жалко, все мнъ ровно дитя родное. Нъту мнъ тогда ни нъмца, ни татарина. Что жукъ, что кошка, что человъкъ, что камень,—все красою мило, все жалъю. Черезъ эти нъжныя чувства, я водку то и любилъ...
- Ужъ какъ зажило, былъ въ Кіевѣ, на Печерскѣ. Позвали испытывать, не разгинается рука. Говорятъ— симулянть, притворяюсь будто. Стали два доктора разгинать, \*\*\* да еще какой-то нѣмецкая кличка. Тянули, тянули, да такъ разогнули, что кость наружу... При всѣхъ... А потомъ забинтовали, и говорятъ,— на одну атаку и такого хватитъ...
- Ахъ Кіевъ, Кіевъ гордъ... Больно хорошъ, ужъ такъ-бы тамъ жилъ, вѣчно... Вотъ, говорятъ, грѣхъ безъ работы болтаться, а я такъ думаю, что работать грѣхъ... На то и солнце на небѣ, чтобы ему радоваться, а ужъ какая это радость, когда горбъ отъ натуги трещитъ...
- Утомились мы на работахъ. Когда и по заповъди върили, что за труды много гръховъ простится. А коли вспомянешь бывало, что и согръщить то за работой некогда,—такъ такъ на гръхъ тянетъ, ровно нъту на свътъ ничего гръха милъе. Надо думать, что черезъ силу работать, не очень для спасенія души полезно...
- Господи, до чего я теперь веселыхъ люблю! Все такому отдать бы радъ послъднее. Ужъ больно въ лихолътъъ младость тратимъ... Тутъ только веселый товарищъ и подкръпитъ, ровно винцо...

- Одно есть на свътъ самое наинужное, по моему,—чтобы это праздникъ былъ. Только ради праздниковъ и трудъ то подымаешь...
- Нъту радости мнъ отъ пустыхъ дълъ, и всякихъ разговоровъ. Срослась моя душа, въ юрода въ какого то оборотилась, отъ здъшней жизни тъсной. Можетъ когда ни то и будутъ люди на землъ слободно жить, и другъ объ дружку, душу свою, до мозолей натирать перестанутъ—а пока что, ровно въ бочкъ...
- Время пришло не объ складности какой, да не объ устройствъ думать. Нъту силы, мочи человъчей, чтобы ту бъду-войну истребить. Нъту той бъдъвойнъ конца краю. Такъ ужъ тутъ ли думки думать про хозяйство свое да про удобное житье какое. Душу обдумай, на томъ свътъ только на ней все и держится. А ужъ на этомъ то, нашей жизни не быть свъту радости...
- Братцы мои кровные, и за что это насъ, пѣшихъ, казаки не любятъ? А за то, братцы, не любятъ, что они до людей не привычны... Человѣка не осѣдлаешь, онъ те такого козла дастъ, духъ вонъ...
- Какъ Господь пустиль солнышко по небу ходить, и смъхъ сталь по людямъ цвъсти. Говорятъ, что и солнцу умереть суждено. И върнс, что къ тому идетъ. Ужъ и за мой въкъ, меньше люди смъяться стали...
- Здёсь по пустому пекутся. Брюхо устрояють потеплёй, а душу то знать, ужъ на томъ свётё наскрозь прогрёють.

- Война войной, а не въ войнъ дъло для души человъчьей. Коли бъ намъ времени на этомъ свътъ отпущено вдосталь было,—такъ и про войну судить стоило бъ. А то, жизни то самая малость, да черезъ ту малость на въкъ душу живу провести надобно. Тутъ и война то, только что шкуру пощиплетъ, одна работа—душу сберечь, хоть въ миру, хоть на войнъ на этой...
- Онъ и проситъ, Господи, говоритъ, залей тотъ костеръ, пусти Ты меня на землю, наученъ я теперь, наново жизнь проживу. Только стухъ огонь и земля разверзлась. Выскочилъ онъ на землю кубаремъ, да съ разгона то память отшибъ. Наново такое въ новой жизни чинить сталъ, что опосля смерти, ему костеръ то втрое развели...
- Я думаю такъ, послѣ войны хорошо жить будетъ. Всѣ выучились, чего можно, чего нельзя. Я первый, живъ буду, такъ учиться стану, до голоду семью доведу, а выучусь... Женѣ писалъ, пусть она мнѣ бастрюка принесетъ, а чтобъ моихъ ребятъ учила. Какъ родитъ, не буду бить, а какъ мальченокъ не поучитъ,—убью смертью...

Ты лети лети газета
Во деревню бъдную,
Раскажи роднъ газета
Про войну побъдную.
Чтобы знали нашу долю,
Про сыновъ бы въдали,
Чтобъ воину дали волю,
А въ обиду бъ не дали...

- Я бы самъ каку войну выдумалъ, для справедливости. Чтобы на годъ муку принять и другимъ грозы надълать. Да, чтобъ потомъ на бъломъ свътъ всъмъ хорошо жилось. Коль и загубила-бъ насъ та война, такъ дътямъ да внукамъ, можетъ, вольготнъе зажилось бы. Хоть и не слъдъ присяжному признаваться, а сказать скажу—знаю супротивъ кого война надобна...
- Сколько мив еще жить не знаю, а ровно мив сто лють теперь. И не то, что слабый, али безубый, ивть. А только умивй сталь, и по пустому не ржу. Хуже стало, какъ война уму-разуму научила...
- Стой, помолчи, огненнаго слова послушай. Небо теперь говорить, да преисподняя. Человъчья ръчь притаилася. Чья дума выдумала пушки, да ероплани—не въдаю. Одно въдаю, большой покосъ смертушкъ уготовали. Придетъ конецъ войнъ, не быть смерти на землъ. А и будетъ, такъ тиха, скромна. Отвалится смерть ровно піявица сытая...
- Да что бы тебѣ лучше то сказать, про Бога Господа нашего. Не можеть того быть. По всему видно есть Господь. И по красѣ, и по думѣ по нашей, и по силѣ, и по слабости человѣчьей. Очень глупымъ быть надобно, чтобы Господа Бога не замѣтить.
- Запиши ты твердо слово: наша жизнь такая теперь, что въкъ ее помнить надо. А то и не живи потомъ, на тотъ свътъ уйди... Коли мы эту нашу жизнь, теперяшнюю проспимъ, такъ, значитъ, насъ и трубъ при страшномъ при судъ, не разбудить будетъ. Не только, что помнить, а и въкъ по новой по наукъ жить надо до смерти...

\* \*

Эхъ, кого винить, кого гръхомъ корить, Эхъ, кабы знать намъ то, кабы въдати, Да не нъмцы то, не поганые, Не австріецъ, болгаринъ—продана душа, Да никто человъкъ не виненъ войнъ. Сама война съ того свъта пришла, Сама война и покончится...



Госуд, публичная
неторическая
блиотека РСФСР

### опечатки.

| Crp.       | Строка    | Напечатано               | Слъд. читать.             |
|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| 14         | 8 сверху  | проходитъ                | приходитъ                 |
| 14         | 8 ,       | дъхъ поръ                | тфхъ поръ                 |
| 15         | 4 "       | рабятъ                   | ребятъ                    |
| 18         | 3 снизу   | завистливая              | завистлива                |
| 19         | 7 ,,      | стремяжную               | сермяжную                 |
| 22         | 4 "       | почетлива                | почестлива                |
| 22         | 2 "       | усердна                  | усердная                  |
| <b>2</b> 3 | 7 "       | въ концѣ                 | въ оконцѣ                 |
| 29         | 5 "       | какъ съ ногъ<br>свалился | какъ кто съ ногъ свалился |
| 31         | 2 сверху  | Тиха                     | Стиха                     |
| 31         | 3 "       | граняется                | грянется                  |
| 34         | 1 снизу   | раззуздилась             | раззудилась               |
| 87         | 16 сверху | задъ                     | задомъ                    |
| 135        | 2 снизу   | лихолѣтьѣ                | лихолѣтьи.                |

# RIHALEN

Издат. Подотдѣла Комитета Ю.-3. Ф. Всерос. Земск. Союза (Кіевъ, Крещатикъ 8-а, кв. 3).

### Вышли изъ печати:

А. А. Кизеветтеръ.—Простая рѣчь о свободѣ и свободной жизни, ц. 5 к.

Вл. Короленко.—Паденіе царской власти, ц. 20 к.

н. А. Рожковъ.—Какъ произошло и какъ развилось самодержавіе въ Россіи, ц. 18 к.

К. Каутскій.—Карлъ Марксъ, ц. 15 к.

н. наутскій.—Экономическ. ученіе К. Маркса. Вып. I, п. 50 к.

"Спутнинъ воина".—(Воззванія, ръчи и приказы по вопросамъ войны), ц. 1 р. 50 к.

"Послъдній самодержець"—(Матеріалы для характеристики Николая II) ц. 70 к.

Вл. Нороленко.—Война, отечество и человъчество, ц. 50 к. А. Дингофъ-Деренталь. Что дълается на Балканахъ, ц. 35 к.

## Серія по народовъдънію:

Франція, ц. 45 к. Сербія, ц. 40 к. Бельгія, ц. 30 к. Турція, ц. 35 к. Италія, ц. 45 к.

## Отдълъ художественной литературы:

Л. Толстой. Отецъ Сергій (безъ ценз. проп.), ц. 60 к.

Л. Толстой. Сказка объ Иванъ-дуракъ, ц. 85 к.

Л. Толстой. Фальшивый купонъ (безъ ценз. проп.), ц. 80 к.

Н. Гоголь. Шинель. Коляска, ц. 60 к.

С. 3. Федорченно. Народъ на войнъ, ц. 2 р. 50 к.

Военнымъ, общественнымъ и просвътительнымъ организац. и книжн. магаз. скидка отъ 20 до 30°/0. y styly y



Изданіе Издательскаго Подотдъла Комитета Юго-Зап. Фронта Всерос. Земскаго Союза. Кіевъ, Крещатикъ 8-а, кв. 3.

Цѣна 2 р. 50 к.

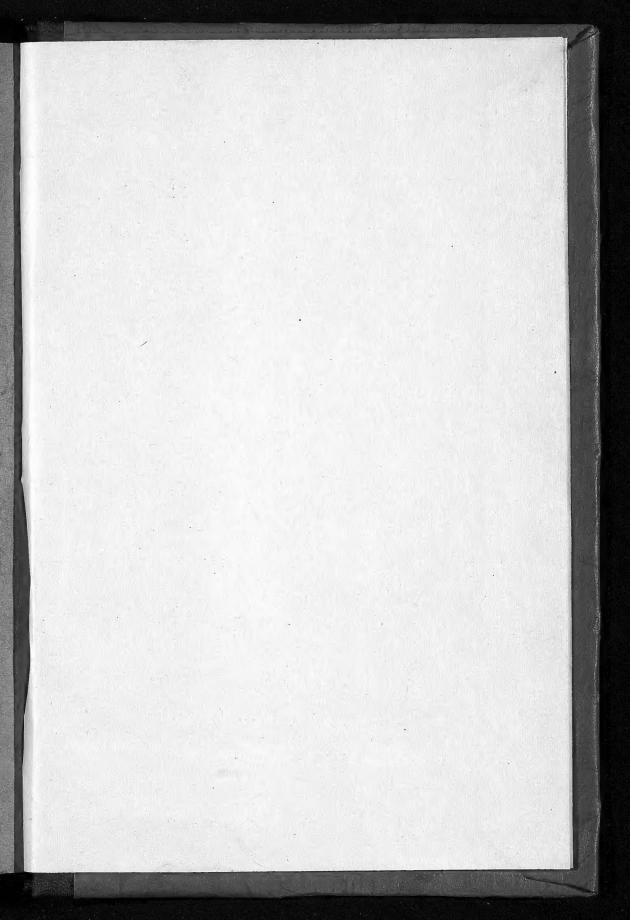

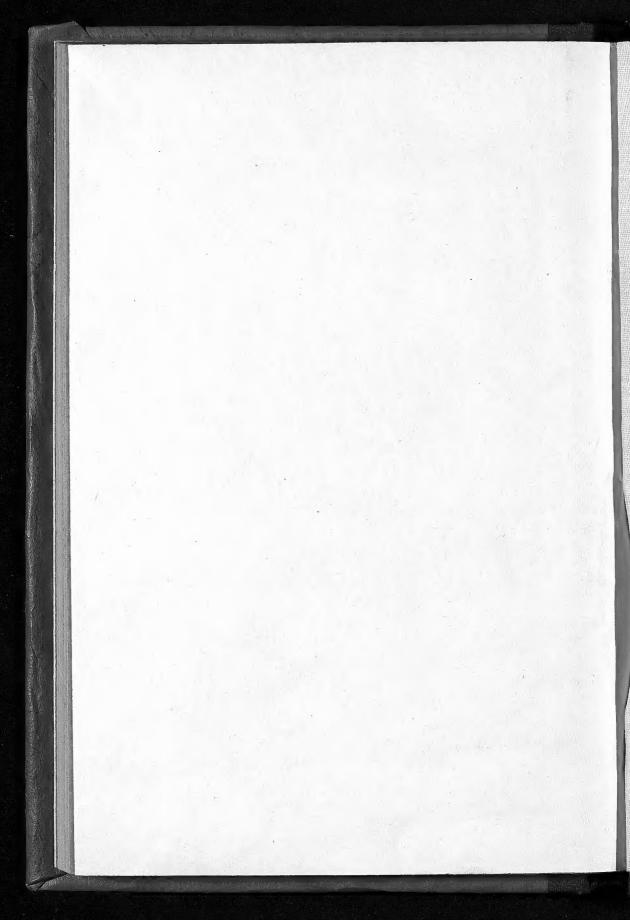



